

Ht книга должна быть возвращена не позже УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА 67 go 26/12-5h 3ak. 32 выдач-







5x.35.

9:900.12

ri 84 r. \

Изъ записокъ князя Л. В. Долгорукова.

- dl

# ВРЕМЯ

# Императора Петра II

И

ИМПЕРАТРИЦЫ

## Анны Іоанновны.

51. 10ptp.

переводъ съ французскаго

C. M.

3-е изданіе.

947 A64



Московская Центральная Публичная этолиотека

Московское Книгоиздательское Товарищество "ОБРАЗОВАНІЕ".







ny or paragraph of the

steory exerting 12 and one



### Предисловіе.

Въ теченіе моего полустольтняго существованія мнь приходилось сталкиваться съ людьми самаго разнообразнаго общественнаго положенія, очень высокаго и очень скромнаго. Приходилось прислушиваться къ мньніямъ самыхъ разнообразныхъ оттьнковъ. Я хочу записать все, что я видьлъ, слышалъ отъ другихъ и узналъ, съ полной искренностью и откровенностью. Неоцьнимое право писать правду я купилъ моимъ добровольнымъ изгнаніемъ, рядомъ тяжелыхъ испытаній и непріятностей со стороны тьхъ кто хотьлъ бы заставить меня молчать.

Мемуары и записки содержать обыкновенно личныя воспоминанія пишущаго; я избраль рамки болье широкія и хочу сказать почему. Мои личныя воспоминанія будуть также записаны, но записки мои, вмьсть сь тьмь, будуть интимной хроникой русскаго двора и главныхь семействь и лиць, причастныхь къ исторіи посльднихь десяти царствованій Петра II, Анны Іоанновны, Іоанна Антоновича, Елизаветы, Петра III, Екатерины II, Павла, Александра I, Николая и Александра II,—оть 1727 г. до нашихь дней 1).

<sup>1)</sup> Прим. пер. Автору не удалось довести свой планъ до конца: Записки его заканчиваются царствованіемъ императрицы Екатерины ІІ. Въ этой книгь нами выбрано лишь то, что относится къ царствованіямъ Петра ІІ и Анны Іоанновны.

Я зналъ очень много стариковъ, всегда старался вызвать ихъ на разговоръ о прошломъ и тщательно записывалъ ихъ разсказы-

Воспоминанія ихъ касались далекаго прошлаго и часто основывались на воспоминаніяхъ другихъ стариковъ, жившихъ еще раньше, которыхъ они знали въ своей ранней молодости. Я жилъ и въ русскихъ столицахъ и въ губернскихъ городахъ, жилъ и въ деревнѣ; былъ въ ссылкѣ, теперь объявленъ изгнаннымъ изъ Россіи. Мнѣ приходилось говорить съ лицами всѣхъ общественныхъ положеній, съ людьми государственными, вліявшими на ходъ историческихъ событій, и съ простыми крестьянами.

Мнъ удалось собрать о Россіи XVIII въка подробности еще неизданныя, но полныя интереса и значенія. Воть почему я начинаю мои записки съ эпохи, почти на стольтіе предшествовавшей дню моего рожденія.



nung land auf der All sommer Deutschen er deutsche der Auflage der Ausselle zu der Auflag der Ausselle der Ausselle der Auflag der Au



ГЛАВА І.

### Состояніе Россіи послѣ смерти Петра Великаго.

Со смертью Петра I громадная энергія, двигавшая все, угасла. Д'вятельность, подчасъ лихорадочная, но всегда разумная, прекратилась совершенно. Въ 1728 году Россія, казалось, была погружена въ глубокій сонъ. Только при двор'є шла борьба враждовавшихъ партій.

Петръ, дико жестокій въ минуты гнѣва, необузданный во всемъ, былъ полонъ пороковъ. Въ душѣ его не было ничего святого, кромѣ великой цѣли, которой онъ отдалъ всю свою могучую жизнь, — цѣли обратить Россію въ культурное государство. Каковы бы ни были его недостатки, для безпристрастнаго историческаго суда, они покрыты великимъ дѣломъ, осуществленнымъ его геніемъ: безъ Петра мы были бы до сихъ поръ темными варварами, азіатами...

Петръ умеръ рано (52 лѣтъ 8 мѣсяцевъ) и именно тогда, когда, покончивъ со Швеціей, готовился двинуться на Турцію. Проживи онъ еще лѣтъ пятнадцать, очень вѣроятно, что столица Россіи была бы перенесена на берега Босфора. Это измѣнило бы все будущее нашей родины, облегчило бы работу внутренняго 'устроенія и внѣшней политики и избавило бы насъ отъ тяжелой необходимости влачить

за собой несчастную обузу Польши, которая тормозить наше политическое развитие и стоить, какъ стъна, между Россіей и прогрессомъ.

Реакція была безсильна по отношенію къ реформамъ перваго русскаго императора: онъ были такъ жизненны и радикальны, пустили такіе глубокіе корпи, что не могли быть уничтожены. Реакція могла только задержать ихъ развитіе, парализовать ихъ даже на ифкоторое время, но и только.

Преобразованія захватили всѣ слон общества, всѣми чувствовалось навалившееся иго, болѣе тяжелое, чѣмъ когда бы то ин было. Мы можемъ сказать, что не дешево купили свою цивилизацію: отошедшимъ поколѣніямъ пришлось много выстрадать для счастья послѣдующихъ.

Положеніе крестьянъ было ужасное. Въ XVI и XVII вв. еще не смѣшивали крѣпостныхъ, прикрѣпленныхъ къ землѣ, съ холопами, т.-е. военноплѣнными и тѣми несчастными, которые, благодаря задолженности, или добровольно, по нищетѣ, дѣлались рабами—на время, пожизненно или наслѣдственно и которыхъ кабала превращала въ вещь, въ предметъ торговли по произволу.

Уложеніе царя Алексѣя Михайловича выясияло различіе этихъ двухъ несчастныхъ сословій. Но Петръ І, намѣреваясь преобразовать земельную подать въ подушную и ввести воинскую повинность, повелѣлъ произвести въ 1722 г., впервые въ Россіи, всеобщую переписъ, въ спискахъ которыхъ крѣпостные и холопы оказались смѣшанными и, такимъ образомъ, и крѣпостные обратились въ холоповъ: владѣльцы ихъ стали ихъ продавать подушно. Эта торговля людьми была узаконена при Биронѣ: сенату было предписано обложить продажу людей такимъ же налогомъ, какимъ облагалась продажа всякой другой собственности.

То, что терпъли крестьяне и дворовые, было невообразимо. Дворянинъ-помъщикъ, которому могли отръзать языкъ, уши, вырвать поздри, подлежавшій самъ наказанію кнутомъ, не стъснялся, разумьется, съ людьми, находившимися въ полной его зависимости. Нравственное чувство не существовало вовсе, а примъръ, подаваемый правительствомъ, развращалъ еще больше.

Долготерпъпіе въ страданіи, то, что въ древности называлось стоицизмомъ, лежитъ въ характеръ русскаго человъка и, можетъ быть, въ большей степени, чъмъ это желательно для чувства національнаго достоинства. Русскій способенъ вынести безконечно много, страдать долго безъ жалобы и ропота, но когда настаетъ реакція естественная и законная, онъ закусываетъ удила и обуздать его почти невозможно. Крѣпостной, закономъ лишенный собственности, всегда неуь френный въ возможности сохранить, а тъмъ менъе передать дътямъ, плоды своего труда — возненавидълъ самую работу. Иго рабства вліяло на народъ различно. Натуры слабыя, апатичныя опускались, впадали въ уныніе, спивались и въ водкѣ топили свое горе. Сильные возставали противъ порядка, который ихъ давилъ, бѣжали: одии обращались въ бродягъ и воровъ, другіе искали убъжища у сектантовъ, въ темныхъ лѣсахъ, далекихъ степяхъ. Тамъ они находили пріють, пищу и возможность укрыться оть розыска, и такъ сильно затрудненнаго въ общирной и мало населенной странъ. Нъкоторые, наконецъ, самые предпрінмчивые, объявили открытую войну обществу, лишившему ихъ самыхъ элементарныхъ человъческихъ правъ. Они собирались въ шайки и, вооруженные топорами и ножами, разбойничали преимущественно по большимъ ръкамъ Окъ, Волгъ, Дону, Днъпру. Шайки въ нъсколько десятковъ захватывали барскія усадьбы, жгли деревни, звърски истязали жителей. Вооруженные разбойничы суда двигались безпрестанно по большимъ ръкамъ. При встръчъ съ торговымъ или инымъ судномъ разбойники, съ крикомъ: «Сарынь на кичку!» преграждали ему путь. При этомъ грозномъ крикъ всъ на остановленномъ суднъ бросались на-земь и лежали ничкомъ, пока шелъ грабежъ. Того, кто осмѣливался поднять голову, убивали немедленно.

Императоръ Павелъ уничтожалъ впослѣдствіи рѣчной разбой очень своеобразнымъ способомъ: онъ отдалъ приказъ, чтобы всякое судно, сдавшееся разбойникамъ или только ограбленное ими, было конфисковано. Дворяне, находившіеся на немъ, лишались дворянства, не дворяне — наказывались кнутомъ и ссылались въ Сибирь. Разбой прекратился въ нѣсколько лѣтъ, и грозный крикъ: «Сарынь на кичку», отошелъ во бласть исторіи.

Я упомянулъ о сектантахъ. Этотъ многочисленный классъ паселенія, обязанный своимъ происхожденіемъ религіозному расколу, выросъ и окрѣпъ, благодаря крѣпостному праву. Главная сила раскольниковъ заключалась въ ихъ открытой враждѣ къ грубому правительству и нечестной власти. Всякій, возставшій противъ государственнаго порядка, дѣлается его врагомъ, а врагъ господствующаго порядка былъ естественный и желанный союзникъ сектантовъ: онъ находилъ у нихъ пріютъ, пищу и покровительство. Бѣжавшіе отъ воинской повинности, бѣглые крѣпостные, спасающіеся отъ жестокости помѣщиковъ, воры, убійцы, — всѣ находили убъжнще у раскольниковъ, на одномъ лишь условін: не нарушать, внѣшне по крайпей мѣрѣ, ихъ

обрядности. Долгія преслѣдованія и постоянная борьба воспитали въ нихъ гражданское мужество, самообладаніе и здравый смыслъ. Они поняли, что деньги — сила, что безъ нихъ нѣтъ свободы, и это убѣжденіе сдѣлало ихъ трудолюбивыми, расчетливыми и воздержанными. Чтобы умѣть при случаѣ повести споры съ православнымъ, поразить его знаніемъ св. Писанія, сектантъ долженъ былъ во что бы то ни стало научиться грамотѣ и это стало его большимъ пренмуществомъ передъ темной массой. Тогда какъ крѣпостной, лишенный собственности, не заботился о пріобрѣтеніи и пропивалъ послѣдніе гроши — раскольникъ работалъ, торговалъ, копилъ, богатѣлъ, подкупалъ жадныхъ подъячихъ и достигалъ почти независимаго положенія. Поскольку выраженіе «независимость» можетъ быть умѣстно при существованіи въ странѣ произвола, гдѣ всѣ слои населенія живутъ въ рабствѣ.

Представьте теперь себѣ рядомъ съ сектантами невѣжественное православное духовенство, большая часть котораго, особенно въ деревняхъ, была безграмотна, не знало хорошенько даже службы, обѣдню служило, какъ попало, путая и перевирая молитвы. Суевѣрное, пьяное, оно не было, разумѣется, въ состояніи бороться съ сектаптствомъ словомъ и убѣжденіемъ, не прибѣгая къ силѣ. Суевѣріе и невѣжество духовенства доходили до того, что въ большихъ городахъ священники, зажиточные и вліятельные, серьезно разсказывали, что Петръ умеръ за границей во время своего перваго путешествія, въ 1697 г., и что въ Россію, подъ видомъ его, вернулся антихристъ... Что къ фельдмаршалу Брюсу каждую ночь приходилъ чортъ, ужиналъ съ нимъ и что Брюсъ не можетъ говорить съ монахомъ праведной жизни безъ того, чтобы у него изо рта не выходило синее пламя...

Петру I приходилось за немногими исключеніями назначить епископами и архимандритами большихъ монастырей бывшихъ воспитанниковъ Кіевской Духовной Академіи, по большей части малороссовъ. Большая заслуга Өеофана Прокоповича лежитъ въ его стремленій упорядочить діло образованія молодого духовенства. Но возможно ли было требовать независимости и даже простого чувства собственнаго достоинства отъ духовенства, подчиненнаго всеціло власти митрополитовъ, въ свою очередь, подвластныхъ всесильному правительству. Архимандриты сіжли монаховъ, митрополиты пороли и священниковъ и архимандритовъ. Правительство не останавливалось передъ разстриженіемъ, ссылкой, пыткой и даже наказаніемъ кнутомъ епископа и архіепископа. Это былъ батальонъ въ рясахъ.

Духовенство, особенно черное, владъло огромными имуществами. Монастырямъ принадлежало болъе девяти сотъ тысячъ душъ, изъ которыхъ десятая часть (92.450 душъ, согласно записи 1742 г.) составляла собственность Троице-Сергіевской лавры. Послъдней были подвластны четырнадцать малыхъ монастырей, владъвшихъ 12,500 душами. Если причислить сюда еще всъ мельницы, заливные луга, огромные лъса, принадлежавшіе монастырямъ, — цифра получится громадная. Монахи жили въ довольствъ и изобиліи, ъли жирно, копили и богатъли. Настоятели монастырей и архимандриты плавали въ роскоши. Извъстный своимъ красноръчіемъ проповъдникъ Гедеонъ Криновскій, архимандритъ Троице-Сергіевской лавры и позже архіепископъ псковскій, носилъ на башмакахъ брилліантовыя пряжки.

Право управленія духовными имуществами было отнято у духовенства Петромъ I и вновь ему возвращено послѣ смерти этого государя. При Петрѣ III, въ 1762 г., мѣра Петра I была примѣнена вторично, а въ 1764 г. послѣдовалъ указъ императрицы Екатерины II объ отчужденіи духовныхъ имуществъ.

Нравы духовенства были дикіе. Въ странъ, гдъ князья, графы, кавалеры высшихъ орденовъ и даже кавалерственныя дамы могли быть наказаны кнутомъ — и духовенство было подчинено общему правилу. Не говоря о Тайной канцеляріи и ея пыткахъ, простой доносъ подвергалъ священника и монаха самому постыдному униженію, по произволу архимандрита или епископа. Часто священника, едва успъвшаго дослужить объдню и совершить таинство св. причастія, тащили на конюшню архіерейскаго двора и съкли «нещадно». Самые умные и образованные изъ архіепископовъ — оказывались часто самыми жестокими. Таковы были, напримъръ, Амвросій Каменскій, митрополитъ московскій, и Арсеній Мацеевичъ — ростовскій.

Такое унизительное положеніе стало, разум'вется, причиной полнаго развращенія духовенства. Въ одной разбойничьей шайк'в, захваченной въ царствованіе императрицы Екатерины II, на восемьдесятъ шесть разбойниковъ оказалось три священника, одинъ діаконъ и три дьячка.

Метрическія книги были введены лишь при Екатеринѣ II, а до тѣхъ поръ священники вѣнчали кого угодно за цѣлковый или ведро водки, и двоеженство и троеженство были довольно обычнымъ явленіемъ.

Купечество стонало подъ игомъ произвола безправной и капризной власти, откупалось взятками, сколько могло, отъ жадныхъ до безстыдства подъячихъ. Разбогат вщіе купцы спъщили записывать своихъ сыновей на службу, чтобы добиться для нихъ званія дворянина, ставшаго доступнымъ. Никакой независимостью купечество не пользовалось — одить взятки могли его оградить отъ произвола. Поневолть купецъ стремился прежде всего нажиться и въ способахъ не стъснялся. О коммерческомъ кредитъ и доброй репутаціи никому не приходило въ голову заботиться, да и было не до того. Сверху давило рабство, снизу царилъ обманъ, мошенничество совмъщалось съ самымъ высокимъ положеніемъ; что же удивительнаго, что и купцы были по большей части мошенники. Дворянству жилось не лучше. Положеніе его было унизительно до ужаса. Монгольское иго оставило глубокій сл'єдъ. Оно не только видоизмънило и расшатало политическій и общественный строй Россіи, но и развратило правы нашихъ предковъ.

До нашествія татаръ, въ XIII вѣкѣ, тѣлесныя наказанія не были въ такомъ ходу, — слово «кнутъ» было неизвѣстно. Запираніе женщинъ въ терему не было въ обычаѣ, — онѣ свободно выходили изъ дому и принимали гостей. Наконецъ, до XIII вѣка всѣ были равны: сословій не было. Кромѣ удѣльныхъ князей, почти исключительно Рюриковичей, не было ни титуловъ, ни наслѣдственныхъ должностей, не было и дворянскаго сословія; была своего рода аристократія, свободно мѣняющаяся, среди которой было мѣсто всякому, кто сумѣлъ выдѣлиться изъ своей среды умомъ ли и способностями или богатствомъ и связями. Иногда положеніе боярина, воеводы, посадника становилось наслѣдственнымъ не по праву, а но обычаю, но семьи эти не пользовались никакими особыми пренмуществами и не составляли сословія; члены ихъ были обязаны своимъ положеніемъ только своимъ личнымъ заслугамъ, богатству, иногда счастливому стеченію обстоятельствъ.

Монгольское иго создало рабство. Рабство повлекло за собой необходимость учредить цѣлую іерархію, давящую и притѣсняющую. Иванъ III. — съ огромнымъ талантомъ и небывалой жестокостью продолжавшій дѣло объединенія Россіи, начатое еще его предками, киязьями московскими, — создалъ во второй половинѣ XV вѣка сословіе служилыхъ людей, которымъ были розданы земли съ обязательствомъ, въ случаѣ войны, представлять опредѣлениое число вонновъ, большее или меньшее, въ зависимости отъ количества, полученной земли. Изъ этого служилаго сословія создалось русское дворянство.

. Рюриковичи, лишенные своихъ удъловъ и своего положенія, сохраняли до временъ Іоанна Грознаго извъстную долю вліянія. Грозный, - деспотъ и извергъ, но человъкъ громаднаго ума, - велълъ составить родословныя книги, въ которыхъ рядомъ съ именами Рюриковичей и Гедиминовичей были записаны имена и другихъ, неродовитыхъ, но находившихся въ царской милости бояръ. Сливъ такимъ образомъ Рюриковичей съ другими боярскими родами и создавъ мѣстничество не по родовитости, а по «отечеству», т.-е. въ зависимости отъ должностей, которыя занимали отецъ и дѣдъ даннаго лица, Іоаннъ Грозный достигъ двухъ цълей: онъ окончательно уничтожиль значеніе потомковь удфльныхь князей и въ средф привилегированныхъ рабовъ создалъ ядро еще болъе привилегированныхъ. Эти привилегированные изъ привилегированныхъ никакъ гутъ быть дазваны аристократіей. Отличительная черта всякой аристократін лежитъ, прежде всего, въ ея личной независимости, людей же, обреченныхъ на пожизненное служебное тягло, публично вергавшихся тълеснымъ наказаніямъ, битыхъ кнутомъ, назвать аристократіей невозможно 1).

Въ 1682 г., при царѣ Өедорѣ Алексѣевичѣ, московское правительство уничтожило различіе между боярскими родами, внесенными въсписки офиціальнаго «родословца» и другими, не внесенными. Образованной для этого «родословныхъ дѣлъ палатѣ» было повелѣно руководствоваться «родословцемъ» и частными родословными росписями, которыя должны были доставить представители служилыхъ родовъ. Результатомъ работы «родословныхъ дѣлъ палаты» была «Бархатная книга» 2), въ списки которой вошли Рюриковичи, Гедиминовичи и «иные честные роды, бывшіе въ боярахъ, въ окольничихъ и думныхъ дворянахъ». Указами 1686 и 87 гг. списки родословной книги были обновлены и пополнены новыми родами. Эти мудрыя мѣры царя Федора значительно облегчили задачу его брату,

<sup>1)</sup> Авторъ записокъ слашкомъ рѣзко относится къ русскому княжому боярству XVI и XVII вв. Не говоря уже о томъ, что думные люди были освобождены отъ тѣлеснаго наказанія, они въ правительствѣ выступали рядомъ съ царемъ. «Нарь указалъ, а бояре приговорили»—вотъ обычная формула начала всѣхъ правительственныхъ актовъ того времени. По Судебнику 1550 г. боярскій совѣтъ признается необходимымъ для всякаго новаго правительственнаго узаконенія. Безъ бояръ царь не рѣшаетъ никакого дѣла. И княжое боярство въ сознавіи своего правительственнаго значенія, основаннаго для большинства даже еще въ XVII в. на родовитости, происхожденіи, могло съ нзвѣстной гордостью заявлять, что царь жалуетъ за службу деньгами и землей, а не отечествомъ. Это очень аристократическое чувствованіе, и современная наука самый строй русскаго государства московскихъ временъ навываетъ «самодержавно-аристократическимъ».

<sup>2)</sup> Храняшаяся теперь въ департаментъ Герольдін Правительствующаго Сената.

Петру, но были еще недостаточны. Петръ не могъ обойтись безъ помощи иностранцевъ. Съ проницательностью, свойственной генію, онъ сумълъ выбрать себъ незамънимыхъ помощниковъ среди людей очень скромнаго происхожденія. Ему необходимо было твердо упрочить положение своихъ сотрудниковъ, оказавшихъ ему такія громадныя услуги и возведенныхъ имъ въ высокіе чины. По совъту Лейбница и фельдмаршала Брюса, онъ ръшился издать закоиъ о порядкъ государственной службы. Въ 1722 г. 24-го января была опубликована извъстная «Табель о рангахъ», раздъленная на 14 классовъ. Эта мъра, превосходная въ свое время, когда большинство дворянства не сочувствовало реформамъ и относилось съ ненавистью къ иностранцамъ и съ презрѣніемъ къ людямъ, достигшимъ высокаго положенія, благодаря своимъ личнымъ заслугамъ, впослъдствіи пережила самое себя. Петръ, создавая чины, сохранилъ за монархомъ право двигать впередъ способныхъ людей, не заставляя ихъ послъдовательно проходить черезъ всв ступени.

Въ первой половинъ XVIII столътія всъ русскіе дворяне несли службу, за исключеніемъ только дряхлыхъ стариковъ, дътей и ючень небольшого числа людей, которымъ посчастливилось получить отставку. Отставка эта, по большей части, разръшалась въ формъ продолжительнаго отпуска, возобновляемаго по мъръ истеченія.

Для того, чтобы заставить дворянство служить, Петръ прибъгалъ къ самымъ жестокимъ мѣрамъ, на которыя только былъ способенъ. Имущества дворянъ, уличенныхъ въ уклоненіи отъ службы, объявлялись конфискованными. Доносъ былъ возведенъ въ обязанность; чтобы поощрить доносчиковъ, имъ обѣщались имущества, конфискованныя у обвиненныхъ. Крѣпостной, донесшій на своего барина, получалъ вольную немедленно.

Само собой разумъется, что безнравственность и безчестность, возведенныя въ долгъ върноподданнаго, не могли не развратить и не извратить нравственное чувство русскаго народа. Служилое дворянство тъхъ временъ стремилось попасть въ гвардію или ко двору, хотя бы на самыя скромныя должности, въ крайнемъ случать на штатскую службу въ одной изъ столицъ. Тамъ дворянину приходилось терпъть сравнительно меньше. Въ арміи и въ провинціи дворянинъ могъ попасть подъ начальство мужика, иногда бывшаго кртостного своихъ родителей, достигшаго офицерскато чина и съ нимъ званія потомственнаго дворянина 1). Начальникъ имълъ право под-

<sup>1)</sup> По табели о рангахъ 1722 г., потомственное дворянство было связано съ младшимъ офицерскимъ чиномъ и съ чиномъ 8-го класса статской службы. Въ

вергать тѣлеснымъ наказаніямъ и прибѣгалъ къ этому нерѣдко. Сознаніе необходимости дать своимъ дѣтямъ образованіе начало пробуждаться въ средѣ дворянства. Но сдѣлать это было въ то время не легко. Въ деревняхъ учителей не было вовсе. Помѣщикамъ приходилось прибѣгать къ сельскому дьячку или причетнику. Даже въ городахъ учителя найти было трудно. Въ запискахъ майора Данилова мы находимъ сообщеніе, что въ царствованіе Анны Іоапновны въ одной изъ петербургскихъ школъ математику преподавалъ нѣкто Алабушевъ, дворянинъ, приговоренный судомъ за убійство къ каторжнымъ работамъ и оставленный въ Петербургѣ для преподаванія за неимѣніемъ другого учителя. Это дѣлаетъ заслугу Миниха, создавшаго кадетскіе корпуса, тѣмъ болѣе цѣнной.

Жизнь помъщиковъ по деревнямъ была, за очень немногими исключеніями, — жизнь растительная, тупая, безпросвътная.

Осенью и зимой — охота. Круглый годъ — водка; ни книгъ, ни газетъ. Газета въ тѣ времена была на всю Россію только одна: «С.-Петербургскія Вѣдомости», основанныя Петромъ І въ 1703 г. Онѣ выходили два раза въ недѣлю и читались довольно много въ обѣихъ столицахъ и въ большихъ городахъ, но въ помѣщичьихъ усадьбахъ о нихъ почти не знали. Невѣжество было невообразимое.

Въ послѣдніе годы царствованія Анны Іоанповны одна почтенная помѣщица, владѣвшая 300 душами, спрашивала моего прадѣда, правда ли, что нѣмецкій «царь» кушаетъ всякій день къ обѣду колбасу, и утверждала, что турецкій султанъ и «царь» французскій — оба басурманской вѣры.

Помъщичьи дома средней руки были всъ похожи одинъ на другой и отличались лишь размърами. Всъ они были деревянные одноэтажные, раздъленные на двъ половины широкими сънями. Въ одной половинъ находились господскія комнаты, въ другой—кухни, людскія и клаловыя.

Стѣны были бревенчатыя, проложенныя паклей, и обоями оклеивались лишь у очень богатыхъ людей. Мебель состояла изъ деревянныхъ скамей, покрытыхъ коврами; стулья были рѣдки, кресла были предметомъ исключительной роскоши. Зато ѣли тяжело, жирно и обильно, благодаря дешевизнѣ продуктовъ.

царствованіе имп. Николая, права на потомственнное дворянство были отнесены къ чину майора и къ 5-му классу статской службы. Въ царствованіе Александра II перемѣщены еще выше и связаны съ чиномъ полковника и 4-мь классомъ статской службы.

Зажиточность сказывалась, главнымъ образомъ, въ нарядахъ, лошадяхъ, экипажахъ, упряжи, въ посудъ особенно и, наконецъ, въ количествъ дворовыхъ.

Кормили дворовыхъ до-отвала, но одъвали перяшливо и убого. Казакины изъ грубаго домашняго сукна были покрыты заплатами и на локтяхъ были всегда продраны. Прислуживали столу босикомъ—сапоги надъвались по большимъ праздникамъ или для исключительно почетныхъ гостей.

Многочисленная дворня не была для помъщика только роскошью она была въ тѣ времена необходима. Не говоря о томъ, что всѣ предметы первой необходимости приходилось производить въ домашнемъ хозяйствѣ, многочисленная дворня была необходима помѣщику еще и для защиты отъ разбойниковъ.

Разбойники эти были тѣмъ опаснѣе, что тайные руководители ихъ, скупавшіе награбленныя вещи и помогавшіе ворамъ, бывали нерѣдко люди родовитые, иногда титулованные съ большими связями. Въ Чернскомъ уѣздѣ (Тульской губ.), напримѣръ, два дворянина, Ерженскій и Шеншинъ, были атаманами разбойничьихъ шаекъ. Шеншинъ былъ изъ очень хорошей семьи. Въ Карачевскомъ и Новооскольскомъ уѣздахъ (Курск. губ.) во главѣ разбойничьей шайки стоялъ помѣщикъ Деревицкій. На югѣ Россіи тайными руководителями разбойниковъ были братья графы Девіеры; въ Костромской губернін—князь Козловскій, который по матери, Салтыковой, былъ въ родствѣ съ Ягужинскими, Салтыковыми, Лабановыми, Долгоруковыми и др. Этотъ князь Козловскій умеръ въ 1812 г., окруженный большимъ почетомъ и исключительной заботливостью находившихся тогда у власти.

Даже женщины принимали участіе въ разбоъ. Въ Путивльскомъ уѣздѣ (Курск. губ.) одна изъ помѣщицъ, владѣвшая болѣе чѣмъ тысячью душами, вдова, Марөа Дурова, садилась на лошадь и разбойничала въ сопровожденіи своихъ трехъ сыновей и довольно многочисленной шайки. Она называла это добродушно: «ходить на охоту». Охота обошлась ей дорого, — въ концѣ көнцовъ, она была арестована и сослана въ Сибирь.

Въ Малороссіи нѣкая Базилевская, женщина богатая, извѣстная подъ именемъ Базилихи, была покровительницей и возлюбленной извѣстнаго разбойника Гаркуцы. Собравъ въ своихъ кладовыхъ огромное количество награбленныхъ Гаркуцей драгоцѣнностей, она выдала его полиціи. Гаркуца былъ наказанъ кнутомъ, заклейменъ и сосланъ на каторгу. Базилиха сохранила все награбленное, и по смерти оста-

вила огромное наслѣдство своему сыну Петру, по предположению, сыну Геркуцы. Этотъ Петръ Базилевскій женился на Грессеръ, кроткой и милой женщинѣ, племянницѣ фельдмаршала князя Трубецкого, министра двора при императорѣ Николаѣ. Послѣ женитьбы Базилевскій былъ пожалованъ камергеромъ. Въ 1849 г. его крѣпостные, возмущенные его жестокостью, связали его и выпороли. Базилевскому былъ немедленно разрѣшенъ выѣздъ за границу. О дѣяніяхъ графовъ Девіеръ слѣдуетъ также сказать нѣсколько словъ. Они были главными руководителями разбоя въ нынѣшнихъ Харьковской и Воронежской губерніяхъ.

Старшему, Антону, досталось отъ отца великолѣпное имѣніе Погромецъ въ Валуйскомъ уѣздъ. У своей сосѣдки онъ купилъ часть земли, заставилъ ее подписать купчую, вошелъ во владѣніе землей и, подъ предлогомъ недостатка денегъ, просилъ отложить платежъ. Когда прошелъ срокъ, помѣщица пріѣхала къ нему въ гости и просила объ уплатѣ. Онъ предложилъ ей взять, вмѣсто денегъ, великолѣпную столовую посуду. Она согласилась, пообѣдала съ графомъ, велѣла уложить посуду и уѣхала. Дѣло было вечеромъ, зимой; было собсѣмъ темно; путь лежалъ черезъ покрытую льдомъ рѣку. На льду на ѣхавшихъ напали люди, посланные Девіеромъ, отняли посуду и чуть не утопили несчастную женщину и ея слугъ. По счастью, мимо проѣзжалъ экипажъ, запряженный четверкой: къ больному помѣщику, по сосѣдству, ѣхалъ докторъ. Помѣщица была спасена, подала жалобу и начался процессъ.

Всѣ дворяне Валуйскаго уѣзда, офиціально запрошенные, дали единогласно самый лучшій отзывъ о Девіерѣ. Одни сдѣлали это изъ трусости, другіе изъ нелѣпаго предразсудка, до нашего времени сильнаго въ Россіи, согласно съ которымъ считается непорядочнымъ подвергать огласкѣ подлости, совершенныя человѣкомъ съ положеніемъ. Но процессъ не былъ остановленъ, графъ Девіеръ былъ обвиненъ въ покушеніи на воровство и убійство и сосланъ въ Сибирь. Дворянство Валуйскаго уѣзда было лишено въ теченіе иѣсколькихъ лѣтъ своихъ выборныхъ правъ.

Младшій Девіеръ, Михаилъ, родоначальникъ ныиѣшнихъ графовъ Девіеровъ, превзошелъ своего брата. Онъ жилъ въ имѣнін, расположенномъ на берегахъ Дона. Подъ усадьбой его устроены были подземелья, въ которыхъ были великолѣпныя пріемныя залы, кухни, спальни подвалы для заключенья съ цѣпями и кандалами. Когда графу надоѣла его жена, мать его двоихъ сыновей, онъ заключилъ ее въ одинъ изъ этихъ погребовъ, заковалъ въ кандалы и оставилъ тамъ

Анна Іоанновна.

Московская Центральная Публичная онблиотека



до самой ея смерти. Она томилась въ подземельть около семи лѣтъ. Чтобы исчезновение ея не вызвало подозртния, онъ объявилъ встмъ о ея смерти и устроилъ великолтныя похороны. Въ гробу лежала кукла. Вскорть онъ женился опять. Замтчательно, что Михаила Девіера, какъ и его брата, погубила столовая посуда.

Объдая какъ-то у одного нзъ своихъ сосъдей, онъ былъ пораженъ великолъпіемъ столовой посуды и ръшилъ ею овладъть.

Онъ подкупилъ дворецкаго, крѣпостного, и пообѣщалъ ему написать подложную вольную, выдавъ его за одного изъ своихъ крѣпостныхъ. Дворецкій съ точностью все исполнилъ, доставилъ графу Девіеру посуду и самъ остался у него въ домѣ. Чтобы избазиться отъ опаснаго свидѣтеля, графъ далъ дворецкому порученіе въ городѣ, приказавъ кучеру убить его по дорогѣ и бросить трупъ въ прорубь. Весной трупъ нашли и въ карманѣ сюртука оказалось собственноручное письмо графа Девіера, въ которомъ тотъ подговаривалъ дворецкаго похитить посуду и обѣщалъ ему вольную. Началось судебное дѣло. Графъ былъ приговоренъ къ ссылкѣ въ Сибирь. Тогда онъ распространилъ слухъ о своей смерти, велѣлъ устроить ложныя похороны, какъ когда-то для своей жены, и спокойно прожилъ еще иѣсколько лѣтъ подъ охраной мѣстныхъ властей, которыя всѣ были подкуплены.

Вотъ еще очень характерный анекдотъ. Графъ Гендриковъ, двопородный братъ императрицы Елизаветы Петровны, вывхалъ однажды
на охоту съ борзыми. Собаки загрызли ивсколькихъ крестьянскихъ
овецъ. Крестьяне, обозлившись, убили двухъ собакъ. Графъ велълъ
немедленно зажечь деревню со всвхъ четырехъ сторонъ и на слъдующее утро прислалъ ивсколько сотъ человъкъ, которые, по его приказу, срыли остатки деревни и перепахали землю. Воеводъ была подана жалоба, но онъ не осмълился войти въ препирательство съ графомъ Гендриковымъ и переслалъ жалобу губернатору; тотъ направилъ ее въ Петербургъ. Графъ Гендриковъ поъхалъ самъ въ Петербургъ, гдъ императрица при свиданіи погрозила ему пальцемъ и замътила: «Ей, Генрихъ, не шали!» Тъмъ дъло и кончилось.

Жизнь московскаго дворянства зимой въ Москвъ, лътомъ въ подмосковныхъ, по существу, мало чѣмъ отличалась отъ жизни въ деревенской глуши. Она была, можетъ быть, немного менъе дика и внѣшне болѣе роскошна.

Улицы Москвы были по большей части немощеныя. Нѣкоторыя, покрытыя бревенчатой мостовой, были хуже немощеныхъ, лошади и пѣшеходы ломали себъ ноги, попадая между бревнами, экипажи

трясло и подбрасывало невъроятно. Фонарей почти не было; приходилось не по тщеславію только, а по необходимости держать большое количество дворовыхъ. Домъ мало-мальски зажиточнаго помъщика былъ всегда окруженъ обширнымъ дворомъ, огородомъ и фруктовымъ садомъ. Среди дворовыхъ были гайдуки (вершники), которые должны были сопровождать экипажъ, когда господа выъзжали въ городъ. Кромъ повара и поварятъ, въ домъ были — свой булочникъ, свой пирожникъ, медоваръ, пивоваръ, квасникъ; были слесаря, столяры, плотники, съдельники, жестяники, каретники, кузнецы, бочары и пр.

У богатыхъ людей среди двора нерѣдко стояла домовая церковь. Большая часть этихъ церквей стали теперь приходскими. Случалось, что въ усадьбѣ богатаго московскаго дома бывалъ прекрасный рыбный прудъ и великолѣпные рыбные садки. Лѣтъ двадцать тому назадъ старый генералъ Фроловъ нанялъ въ Москвѣ домъ съ садомъ и прудомъ. Въ контрактѣ было отмѣчено, что генералъ можетъ пользоваться садами безъ «покосовъ и безъ рыбной ловли».

Внутри дома бывали меблированы очень разнообразно—отъ золоченой мебели во дворцахъ богатыхъ вельможъ до простыхъ стульевъ и скамей, покрытыхъ коврами, у людей побъднъе. Въ каждомъ домъ, богатомъ и бъдномъ, проживали бъдные родственники, дворяне—приживалы и приживалки. Это были ходячія газеты, всегда все знавшія и разносившія всѣ новости.

На празднествахъ и пирахъ игралъ домашній оркестръ изъ своихъ крѣпостныхъ людей, выступали хоры пѣсельниковъ. Страсть къ карламъ, калмыкамъ, калмычкамъ, шутамъ была очень велика. Въ каждомъ богатомъ домѣ ихъ было множество.

На лѣто и осень переѣзжали въ подмосковныя. Осень была временемъ охоты въ обширныхъ подмосковныхъ лѣсахъ, изобиловавшихъ дичью. Охоты сопровождались пирами и попойками, полными разгула.

Въ Петербургѣ было больше роскоши, больше денежныхъ затратъ, чѣмъ въ Москвѣ, но жизнь была уже. Дома тѣснѣе стояли другъ около друга и не были окружены такими обширными дворами. Слугъ было меньше, по они были лучше одѣты. Упряжь и экипажи были роскошиѣе. Императрицы Анна Іоанновна и Елизавета Петровна любили роскошь. Екатерина ІІ была очень скромна въ своихъ вкусахъ, но считала, что роскошь и блескъ двора необходимы, чтобы импонировать малокультурной націи. Въ жизни петербургскихъ придворныхъ и вельможъ было двѣ стороны: одна, которую показывали Европѣ, лицамъ дипломатическаго корпуса, путешествующимъ иностранцамъ; другая — своя, частная, для себя и своихъ соотчичей.

Мой дѣдъ заѣхалъ разъ лѣтомъ на петербургскую дачу къ княгинѣ Голицыной, женѣ фельдмаршала. «Ахъ, князь, какъ я вамърада», встрѣтила она его, «дождь, гулять нельзя, мужа нѣтъ, я умирала отъ скуки и собиралась, для развлеченья, велѣть пороть моихъкалмыковъ». Княгиня была рожденная Гагарина, кавалерственная дама, сестра графини Матюшкиной, личнаго друга императрицы Екатерины II. Въ ея салонѣ собирался цвѣтъ лучшаго общества Петербурга.

Въ гвардін служили почти исключительно дворяне. Преображенскій полкъ состояль изъ четырехъ тысячъ человѣкъ и ста двадцати офицеровъ. Семеновскій — изъ трехъ тысячъ и ста офицеровъ. При Аннѣ Іоанновнѣ были образованы полки Измайловскій и Конногвардейскій. Многіс изъ солдатъ и почти всѣ унтеръ-офицеры были дворяне. Они держали крѣпостныхъ и, въ зависимости отъ своего достатка, жили иногда очень роскошно. Большая часть унтеръ-офицеровъ ѣздили въ собственныхъ экипажахъ. Многіе чринадлежали къ аристократіи, бывали въ свѣтѣ, танцовали на балахъ. Офицерамъ полагалось ѣздить четверкой цугомъ; дѣлать визиты пѣшкомъ считалось для гвардейскаго офицера крайне неприличнымъ. Въ чинѣ бригадира и выше невозможно было ѣздить иначе, какъ шестеркой.

Однажды, въ царствованіе императрицы Елизаветы Петровны, сенаторъ князь Одоевскій, извъстный своей нечистой игрой въ карты, вернулся домой очень взволнованнымъ. «Представьте себъ», объявилъ онъ гостямъ своей жены, «что я только что видълъ: сенаторъ Жуковъ, въ наемномъ экипажъ четверкой, вмъсто шестерки! Какое чеприличіе! Куда мы идемъ?..»

Многіе изъ гвардейскихъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, подъ предлогомъ болѣзии, жили въ Москвѣ, въ деревияхъ, въ отпуску, постоянно возобновляемомъ. Такой отпускъ всегда покупался. Если не было наличныхъ денегъ, платили, не стѣсияясь и не задумываясь, крѣпостными. Дарили одну, двѣ, три семьи, считая эту плату людьми дѣломъ совершенно обыкновеннымъ и естественнымъ.





ГЛАВА II.

#### Придворная жизнь при Петрѣ II.

Четвертаго февраля 1728 года Петръ II торжественно въѣхалъ въ Москву <sup>1</sup>); три недѣли спустя, онъ короновался, а черезъ мѣсяцъ лослѣ коронаціи участь Меншикова была окончательно рѣшена.

<sup>1)</sup> Петръ II родился 12 октября 1715 года и взошель на престоль одиннадцати съ половиной лътъ. Онъ быль щедро одарень природою какъ умомъ и способностями, такъ и внъшними данными. Тонкій и высокій, съ прекрасными глазами, онъ быль очень хорошъ собой. Умъ и способности его были совершенно исключительныя. Онъ судилъ о государственныхъ дълахъ со смысломъ, поражавшимъ министровъ его Великаго Дъла. Холодный и слегка надменный при постороннихъ, онъ былъ простой, веселый и общительный мальчикъ среди своихъ близкихъ. Онъ былъ чрезвычайно добръ.

Послѣ смерти Петра I и восшествія на престолѣ Екатерины, казалось, было всенѣло въ интересахъ Меншикова способствовать укрѣпленію престола за двумя дочерьми Екатерины, въ ушербъ маленькому великому князю, сыпу погубленнаго самимъ Меншиковымъ царевича Алексѣя. Но Меншиковъ отлично понималъ, что отстранить отъ престола вел кн. Петра Алексѣевича немыслимо, не возбудивъ очень серьезнаго недовольства, и рѣшилъ перейти на его сторону. Императоръ

24-го марта въ Кремлѣ, возлѣ Спасскихъ воротъ, было найдено подметное письмо, адресованное государю. Въ этомъ письмѣ выражалось неудовольствіе по поводу ссылки Меншикова въ Раненбургъ (въ 337 верст. отъ Москвы), осуждались поступки государя, его новеденіе и подавался совѣтъ вернуть изгнаннику бразды правленія. Невозможно предположить, чтобы умный и хитрый Меншиковъ могъ сдѣлать эту несчастную ошибку и написать такое неумѣлое письмо. Была ли это неумѣлая попытка друзей, плохо знавшихъ обычаи двора, или злостный подвохъ враговъ павшаго генералиссимуса — осталось навсегда неизвѣстнымъ. Во всякомъ случаѣ, Долгоруковы, боявшіеся ума Меншикова и находившіе, что Раненбургъ слишкомъ близко отъ Москвы, воспользовались этимъ, чтобы нанести ему послѣдній и самый жестокій ударъ: всѣ громадныя богатства его были конфискованы и онъ съ семьей отправленъ въ Сибирь, въ Березовъ (за 3350 в. отъ Москвы) 1).

Карлъ VI, жена котораго, принцесса Брауншвейгская, была теткой царевича Петра, очень котѣлъ возвести на престолъ своего племянника. Меншикову было объщано герцогство Козельское въ Силезіи и полное согласіе на бракъ будущаго императора съ дочерью генералиссимуса, Маріей Меншиковой. Оставалось самое трудное: получить согласіе императрицы Екатерины I и побудить ее написать завѣщаніе въ пользу сына ея нелюбимаго пасынка и въ ущербъ ея роднымъ дочерямъ. По совѣту Меншикова, императоръ Карлъ VI послалъ тридцать тысячъ червонцевъ Аннъ Ивановнъ Крамеръ, бывшей любимой камерфрау императрицы, теперь гофмейстеринъ при дворъ великой княжны Наталіи Алексъевны. Завѣщаніе было составлено и—что любопытнъе всего—подписано за мать рукой цесаревны Елизаветы. Императрица Екатерина была безграмотна и всегда заставляла своихъ дочерей подписывать за нее ея имя.

<sup>1)</sup> По вступленіи на престолъ молодой императоръ быстро охладіль къ Меншикову. Подчинение, въ которое Меншиковъ поставилъ его по отношению къ себъ, равдражало самолюбиваго и упрямаго мальчика. Онъ не быль охотикъ учиться, любиль погулять, страстно любиль охоту. Но обо всемь надобно было спрашиваться свытивищаго князя и часто ждать суроваго отказа. "По какому праву онъотказываеть"? вопросъ напрашивался самъ собой и былъ крайне опасенъ для подоженія генералиссимуса. Воспитателемъ и оберъ-гофмаршаломъ къ императору быль назначень Остермань. Человъкъ очень хитрый и ловкій, онъ сумъль снискать большую любовь своего воспитанника и незамьтно поддерживаль антипатію последняго къ светлейшему. Случайная болень Меншикова дала возможность государю пожить безъ его гнета и произвела свое роковое дъйствіе; возвратить вліяніе было почти невозможно. Меншиковъ, ослапленный своей властью, продолжаль вести упорную борьбу и постоянно раздражаль государя, отмыняя его приказанія. Цехъ каменщиковъ поднесъ Петру 9000 червонныхъ. Петръ посладъ ихъ въ подарокъ сестръ Наталіи Алексьевнъ. Посланный встрътился съ Меншиковымъ, который велѣлъ ему отнести деньги въ свой кабинетъ, сказавъ: "Императоръ еще очень молодъ и не ум'ветъ распоряжаться деньгами, какъ следуетъ".

Киязь Алексъй Долгоруковъ и сынъ его, Иванъ, любимецъ Петра II, торжествовавшіе побъду, не предвидъли тогда, что черезъ два года и они послъдуютъ за Меншиковымъ, первый, нтобы умереть въ Березовъ, послъ четырехъ лътъ изгнанія, второй, чтобы провести тамъ восемь тяжелыхъ лътъ и быть возвращеннымъ для пытки и четвертованія...

Слъдствіе признало, что подметное письмо было написано рукою духовника царицы Евдокін. Это наводитъ на мысль объ участіи въ дълъ враговъ Меншикова, которые въ этомъ случаъ не ошиблись въ расчетъ.

Положеніе Меншикова при дворѣ Петра I было исключительное, небывалое. Свѣтлѣйшій князь, герцогъ Ижорскій, онъ пользовался съ женой величайшими почестями, наравнѣ съ членами императорскаго дома и привилегіями, не доступными ни одному подданному: при его особѣ состояли гофъ-юнкеры и пажи изъ дворянъ.

Киягиня Дарья Михайловна, рожденная Арсеньева, изъ старой дворянской семьи, была безличная женщина, кроткая и добрая. Зато сестра ея, Варвара, старая дѣва, маленькая, горбатая, умияя и злая, пользовавшаяся большимъ вліяніемъ у своего деверя, создавала ему и семьѣ множество враговъ своей надменностью, рѣзкостью и мстительностью. Она была злымъ геніемъ семьи.

Когда ея племянница сдълалась невъстою государя и Варвару Михайловну назначили оберъ-гофмейстершей, придворныя дамы, по ея требованію, должны были цъловать ея руку! Послъ паденія генералиссимуса она была сослана и пострижена въ Вознесенскомъ монастыръ, въ Александровъ (въ 164 в. отъ Москвы). Тамъ она оставалась до самой своей смерти.

Меншиковъ жилъ по-царски на Васильевскомъ островѣ, тъ огромномъ домѣ (нынѣ первый кадетскій корпусъ), за которымъ былъ разбитъ обширный паркъ съ оранжереями, голубятнями и загонами для дикихъ звѣрей. Въ то время мостовъ на Невѣ не было. Меншиковъ переѣзжалъ рѣку въ огромной золоченой лодкѣ, изпутри обтянутой зеленымъ бархатомъ. Ладью вели 12, иногда 24 гребца. На лѣвомъ берегу Невы его ждала золоченая, украшенная княжеской короной, карета на низкихъ рессорахъ, запряженная шестеркой цугомъ, въ малиновой упряжи, обдѣланной золотомъ и серебромъ.

Петръ, узнавъ объ этомъ, былъ взбъшенъ и закричалъ: "Я покажу ему, что я императоръ и что мнъ надобно повиноваться". Рядъ такихъ случаевъ, которыми ловко умъли пользоваться Остерманъ и Долгоруковы, вскоръ окончательно возстановилъ императора противъ Меншикова и приведъ къ паденію послъдняго.

Впереди шли гайдуки, за инми пажи верхомъ, въ голубыхъ бархатныхъ казакинахъ съ золотыми позументами; два гофъ-юнкера кияжескаго двора ѣхали у подножекъ кареты и шесть конныхъ драгунъ замыкали шествіе.

Петръ II былъ совершенно равнодушенъ къ Марін Меншиковой и она, съ своей стороны, не выносила своего жениха. Разсказываютъ, что молодой государь на колѣняхъ умолялъ сестру, велікую княжну Наталью Алексѣевну, разстроить этотъ бракъ. Меншиковъ надѣялся побѣдить упрямство юнаго государя и былъ такъ опьяненъ своимъ могуществомъ, что колебался дать согласіе на бракъ младшей своей дочери Александры съ наслѣднымъ принцемъ Ангальтъ-Дессаускимъ, потому что мать его была дочерью аптекаря. Крестьянскій сынъ, пирожникъ — боялся неравнаго брака!...

Сосланный въ Рапенбургъ въ сентябрѣ 1727 года, Меншиковъ имѣлъ неосторожность обставить свой отъѣздъ небывалой роскошью и торжественностью, раздражившей его враговъ и оскорбившей императора. Онъ ѣхалъ по улицамъ города среди дия въ великолѣпной каретѣ, въ сопровожденіи 127 слугъ, безчисленнаго множества каретъ, экипажей, верховыхъ лошадей. За инмъ выслали курьера, велѣли догнать, конфисковать экипажи и заставили продолжать путь въ простыхъ кибиткахъ.

Въ декабрѣ былъ посланъ въ Раненбургъ другъ семьи Долгоруковыхъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Плещеевъ, чтобы учинить Меншикову допросъ, состоявшій нзъ слѣдующихъ лунктовъ:

- 1. Въ чемъ состоялъ буквальный текстъ его переписки со шведскимъ сенаторомъ Дюккеромъ, которому онъ далъ завѣреніе въ томъ: «что Швеціи нечего опасаться въ виду того, что армія находится въ его, Меншикова, распоряженіи, и, въ случаѣ тяжкой болѣзни императрицы, при необходимости онъ будетъ ходатайствовать о помощи Швеціи». О какой помощи онъ говорилъ? Кто писалъ эти письма? Гдѣ черновики ихъ и гдѣ подлинники, адресованные ему Дюккеромъ?
- 2. Такъ какъ онъ имѣлъ обыкновеніе сообщать о всѣхъ секретныхъ дѣлахъ шведскому посланнику барону Седеркрейцу,—что именно изъ вышеизложеннаго было извѣстно послѣднему?
- 3. Сознается ли онъ въ полученіи отъ Швеціи денегъ, между прочимъ, 5.000 червонцевъ за вышеупомянутое письмо, адресованное Дюккеру? Черезъ чье посредство были имъ получены эти деньги?
- 4. Какъ осмѣлился онъ лишить герцогиню голштинскую 80.000 р., изъ суммы въ 300.000, которую она должна была получить изъ каз-

ны передъ отъъздомъ ея изъ Россіи? Онъ присвоилъ эти деньги, заставивъ герцогино расписаться въ полученіи 240.000, тогда какъ она получила лишь 220.000?

5. Когда императоръ сдѣлалъ герцогинѣ голштинской денежный подарокъ изъ казиы, при посредствѣ негоціанта Марсэ, Меншиковъ принудилъ герцогиню уступить ему половину суммы и баронъ Стамкенъ, голштинскій министръ въ Петербургѣ, выдалъ расписку въ 2.000 червоццевъ на имя Меншикова, за подписью его адъютанта, барона Ливена?

Слѣдствіе тянулось всю зиму, а въ мартѣ подметное письмо, о которомъ я говорилъ, окончательно погубило генералиссимуса. Лишенный всего имущества, онъ былъ отправленъ въ Березовъ съ женой, сыномъ и двумя дочерьми. Ему позволили взять съ собой десять слугъ обоего пола и положили на его содержаніе пять рублей золотомъ въ сутки.

Меншиковъ перепосилъ свое несчастье съ необычайнымъ мужествомъ и рѣдкимъ самообладаніемъ, но жена его не перенесла удара—она ослѣпла отъ слезъ, заболѣла и умерла въ пути, въ деревнѣ Услощи, на берегу Волги, въ 12 в. отъ Казани. Ей не было еще 45-ти лѣтъ.

На скромномъ деревенскомъ кладбищѣ до сихъ поръ сохранилась ея могила.

Похоронивъ жену, Меншиковъ съ дѣтьми продолжалъ тяжелый путь. Когда за годъ передъ тѣмъ, послѣ обрученья дочери съ императоромъ, Меншиковъ велѣлъ вносить въ офиціальные документы съ 1728 г. свое имя, имена своей жены, сына и дочерей рядомъ съ членами императорскаго дома,—онъ не подозрѣвалъ, конечно, что этотъ 1728 г. онъ проведетъ въ Сибири, въ Березовѣ, гдѣ зима длится семь мѣсяцевъ и морозъ доходитъ до 40 съ лишнимъ градусовъ, лѣтомъ земля оттаиваетъ только на три четверти аршина; въ ноябрѣ и декабрѣ заря едва занимается въ 10 часовъ, а въ три уже почь — зато въ іюнѣ солнце заходитъ менѣе чѣмъ на 2 часа; лѣто длится едва три недѣли и весной и осенью стоитъ постоянный туманъ, поднимающійся отъ болотъ, которыми окруженъ Березовъ.

Какъ я говорилъ уже, Менщиковъ въ несчастьи выказалъ большую душевную силу. Развращенный во дни своего сказочнаго счастья, порочный, надменный, алчный, въ изгнаніи онъ превратился вдругъ въ образецъ терпѣнія, кротости и спокойствія. На крутомъ берегу Сосвы онъ съ помощью своихъ слугъ собственноручно построилъ себѣ маленькій деревянный домъ. Построилъ также и церковь (сгорѣвшую въ 1765 г.); во время службы онъ исполнялъ обязанности діакона, причетника, а послѣ обѣдни иногда говорилъ проповѣди. Дѣтямъ онъ диктовалъ свои воспоминанія; къ несчастью, неизвѣстно, что сталось съ этимъ драгоцѣннымъ манускриптомъ. Черезъ годъ А. Д. Меншиковъ скончался.

Его старшая дочь, Марія, бывшая невъста императора, опасно заболъла въ 1729 г. Доктора въ Березовъ не было; проболъвъ недълю, она умерла на рукахъ отца. Ей было всего 18 лътъ. Онъ собственноручно рылъ для нея могилу. Ему пришлось пережить ее не надолго. Когда онъ заболълъ, въ Березовъ не нашлось даже цырюльника, чтобы пустить больному кровь. Онъ умеръ 22-го октября 1729 г., 56-ти лътъ, и былъ похороненъ возлъ построенной имъ церкви, въ иъсколькихъ саженяхъ отъ берега Сосвы.

Когда пришла въ Москву въсть о смерти Меншикова, Алексъй Шаховской, женатый на дальней родственницъ покойной княгини Меншиковой, приближенный Бирона, выхлопоталъ у послъдняго разръшеніе дътямъ Меншикова — Александру и Александръ — вернуться въ Россію. Шаховской взялся за дъло очень умъло. Лондонскій и амстердамскій банки, въ которыхъ хранились огромные капиталы генералиссимуса, отказались ихъ выдать русскому правительству, заявивъ, что могутъ ихъ вручить лишь законнымъ наслъдникамъ Меншикова. По нравамъ того времени, не вмъшайся Шаховскій въ это дъло, молодого Меншикова пыткой заставили бы отказаться отъ своихъ правъ. Шаховскій убъдилъ Бирона, что лучше воспользоваться случаемъ и женить его брата Густава Бирона на молодой Меншиковой, чтобы захватить громадные капиталы ея брата. Такъ и было сдълано.

Семнадцатильтнему киязю Александру Меншикову вернули его титулы князя двухъ имперій: Россійской и Австрійской, и Высочества, по титулъ герцога Ижорскаго ему не былъ возвращенъ. Изъ 90.000 душъ, принадлежавшихъ его отцу, онъ получилъ только 2.000, т.-е. пятидесятую часть. Изъ капиталовъ огромнаго движимаго имущества не получилъ ничего. Его произвели въ прапорщики Преображенскаго полка, послѣ того, какъ 13-ти лѣтъ онъ былъ генералъ-лейтенантомъ, оберъ-камергеромъ, кавалеромъ ордена св. Андрея Первозваннаго и Прусскаго Орла. Девять милліоновъ рублей, помѣщенные въ лондонскомъ и амстердамскомъ банкахъ, были отданы въ распоряженіе правительства: восемь милліоновъ частью конфисковано государствомъ, частью украдено Бирономъ, девятый былъ переданъ Густаву Бирону, женившемуся на княжиѣ Александрѣ Меншиковой. Она была очень несчастна въ замужествѣ и умерла 24-хъ лѣтъ, не оставивъ дѣтей, 13-го октября 1736 года.

Киязь Александръ Меншиковъ былъ впослѣдствін генералъ-аншефомъ, гвардін майоромъ и кавалеромъ ордена св. Александра Невскаго. Это былъ глупый и ничтожный человѣкъ. Спесивый въ юности, во дни могущества отца, онъ вернулся изъ Сибири любезнымъ и предупредительнымъ. Онъ женился на Голицыной, единокровной сестрѣ моей прапрабабки, и умеръ въ 1764 году, 50-ти лѣтъ, оставивъ двухъ сыновей и двухъ дочерей.

Въ царствованіе Петра II при русскомъ дворѣ было двѣ партін, не считая Долгоруковыхъ. Послѣднихъ «партіей» нельзя было назвать-это былъ семейный кружокъ, не болъе. Обязанность, не всегда пріятная, быть безпристрастнымъ, заставляеть насъ признать, что въ дъйствіяхъ Долгоруковыхъ, этой эпохи, не было иныхъ побужденій, кромъ личныхъ, эгонстическихъ, имъвшихъ цълью разбогатъть, удалить отъ двора всякое вліяніе, кромѣ своего, и пользоваться жизнью и ея наслажденіями, нисколько не считаясь съ правами и достопиствомъ ближняго. Единственная ихъ заслуга въ томъ, что они не были жестоки; за исключеніемъ трагической исторіи Меншикова, всѣ преследованія и изгнанія этого царствованія отличались мягкостью и ни одно имущество, кромъ имущества Меншикова, не было конфисковано. Надо замѣтить, что жестокость была чужда характеру Петра II, и еще болъе характеру его сестры, великой княжны Наталіи Алексѣевны 1), которая могла бы быть ангеломъ хранителемъ Россін, если бы осталась жива. Въ 1729 году молодой императоръ исполнилъ объщаніе, данное имъ у постели умирающей сестры, и уничтожиль ужасную Тайную канцелярію (Преображенскій приказъ), которую, впрочемъ, императрица Анна возстановила немедленно по восшествін своемъ на престолъ.

Партія молодая, называвшаяся также нѣмецкой, стремилась итти по пути, намѣченному Петромъ I: охранять абсолютизмъ во всей его

<sup>1)</sup> Великая княжна Наталія Алекс'вевна была на годъ старше своего брата. Она умерла на пятнадцатомъ году 22-го ноября 1728 года. Она поражала знавшихъ се зрѣдостью ума, широтою взгляда и необычайною добротою. Она не отличалась большой красотой, черты ея были неправильны, но была очень миловидна и привлекательна. Брата своего она обожала и давала ему воистину мудрые совѣты. Никогда не любившая, она сосредоточила на братѣ всю свою привязанность и не на шутку ревновала его къ ихъ теткѣ, цесаревнѣ Елизаветѣ Петровнѣ, въ которую мальчикъ былъ юношески влюбленъ. Поэже, когда онъ охладѣлъ къ Елизаветѣ, она также ревновала и мучилась его страстью къ охотѣ, которую въ немъ развили не безъ пѣли: удалить его отъ вліянія сестры и Остермана. Огорченія, причиняемыя безпорядочной жизнью, въ которую вовлеченъ былъ молодой императоръ, сильно повліяли на ухудшеніе ея болѣзни и быстро свели въ могилу.

полнот в н вести безпощадную борьбу со старыми обычаями, искоиными устоями, со всъмъ, что напоминало до-петровскій строй жизни. Эта партія была права, утверждая, что русскіе обычан и устон конца XVII въка были смъсью монгольскаго варварства съ византійскимъ разложеніемъ; что Россію необходимо было возродить при номощи европейской цивилизаціи и возродить во что бы то ни стало; что политическій строй Россіи XVII стольтія быль гниль насквозь, такъ что мы не были въ силахъ даже вести войну съ Турціей. По счастью, мы были дважды спасены фанатизмомъ и отсутствіемъ политическаго такта польскихъ магнатовъ: они помфшали Владиславу падфть шапку Мономаха, не допустивъ его принять православіе, и затъмъ, полвъка спустя, религіозными пресл'ядованіями и прит'ясненіями магнатовъ заставили Малороссію присоединиться къ Россіи. Когда представителямъ нѣмецкой партін ставили на видъ, что нецѣлесообразно управлять націей, особенно верхнимъ ея слоемъ, пришедшимъ въ соприкосновеніе съ европейской культурой, при помощи азіатскихъ пріємовъ Царя - Преобразователя, они отвъчали, что монгольскія и византійскія начала такъ присущи русской натуръ, что съ этой стороны нечего пасаться; что люди, которые, несмотря на свои богатства и исключительное общественное положеніе, такъ безропотно и легко позволяють себя грабить, отправлять на поселеніе, стегать кнутомъ и изувъчивать, очень еще далеки отъ европейской знати; что иътъ такого ига, тягость котораго имъ показалась бы невыносимой:.. Дальиъйшая исторія нашего отечества доказала—увы! правоту этого приговора.

Партія русская, ошибочно называемая старо-русской и мнившая себя таковой, понимала также всю невозможность и опасность возстановленія обветшалаго прошлаго во всемъ его цѣломъ; она готова была допустить развитіе культурности въ Россін на условін сохраненія, однако, стариннаго быта въ частной жизни, сдѣлавъ въ этомъ отношеніи одну только уступку очень важную, такъ какъ сама по себѣ она создавала своего рода соціальный переворотъ: они навсегда отказались отъ азіатскаго обычая запиранія женщины — обычая, сложившагося во времена монгольскаго ига и уничтоженнаго Петромъ Первымъ. Русская партія готова была пользоваться услугами иностранцевъ, понимая, что обойтись безъ нихъ нельзя, но пользоваться ими она хотѣла съ большимъ выборомъ и считала невозможнымъ допускать ихъ къ высокимъ должностямъ, дѣлая исключеніе лишь для тѣхъ, которые принимали православіе и вступали въ бракъ съ дочерьми русскихъ вельможъ; послѣднее допускалось и въ до-петровъ

ское время. Наконецъ, большинство сановниковъ, принадлежавшихъ къ русской партін, тяжело чувствовало гнеть царской власти и съ вполнъ понятной завистью смотръло на независимость польскихъ магнатовъ, на вновь возстановленную, послѣ смерти Карла XII, шведскую конституцію... Они мечтали создать ограниченія самодержавію. Вліяніе, которое оказали шведскія учрежденія на поведеніе русской знати въ 1730 г., заставляетъ меня сказать нъсколько словъ о шведской конституцін. Парламенть въ Швецін состояль до 1865 г. изъ четырехъ налатъ: 1) Палата духовенства, гдф архіепископъ Упсальскій и епископы засъдали по праву, прочее же духовенство-по выборамъ; 2) Палата дворянь, гдѣ по праву засѣдали старшіе въ родѣ отъ всѣхъ дворянскихть родовъ безъ исключенія. Они дълились на три секцін, голосовавшія каждая отдільно: а) Секція графовъ и бароновъ, b) Секція стараго дворянства, с) Секція молодого дворянства; 3) Палата горожанъ и 4) Палата крестьянъ-объ выборныя. Сенатъ, состоящій изъ шестнадцати пожизненныхъ сенаторовъ, служилъ совъщательнымъ учрежденіемъ во время парламентскихъ каникулъ.

Короли Карлъ XI и Карлъ XII перестали созывать парламентъ и захватили въ свои руки неограниченную власть, превративъ сенатъ въ своего рода канцелярію. По смерти Карла XII шведскіе генералы провозгласили королевой его сестру принцессу Ульрику Элеонору, супругу принца Фридриха Гессенъ-Кассельскаго. Сенатъ призналъ эти выборы незаконными, созвалъ парламентъ и, сообща съ нимъ, вновь избралъ принцессу Ульрику Элеонору, взявъ съ нея обязательство царствовать на нижеслъдующихъ условіяхъ:

- 1) Законодательная власть и право учреждать налоги, объявлять войну и заключать миръ должны быть раздѣлены между королемъ и парламентомъ; 2) Совершеннолѣтіе монарха наступаетъ въ восемнадцать лѣтъ; 3) Монархъ управляетъ страной сообща съ сенатомъ;
- 4) Высшіе сановники выбираются сенатомъ большинствомъ голосовъ;
- 5) Подданные, включая сюда армію и флотъ, присягаютъ въ вѣрности королю и государству.

Эта конституція существовала въ Швецін до 1772 г. Она была уничтожена Густавомъ III, возстановившимъ неограниченное правленіе, длившееся до 1809 г., когда вновь была возстановлена въ Швецін конституціонная монархія. Наиболѣе вліятельные русскіе вельможи очень опредѣленно мечтали о введеніи въ Россіи конституціи по образцу шведской, но большинство дворянства было гораздо болѣе скромно въ своихъ стремленіяхъ: они мечтали лишь объ уничтоженіи тѣлесныхъ наказаній, объ уничтоженіи права конфи-

скацін, отмѣнѣ обязательной службы и о томъ, чтобы ссылка и всякій иной приговоръ совершались не иначе, какъ правильнымъ судомъ. Такія стремленія дворянства были бы болѣе чѣмъ законны, если бы оно добивалось этихъ правъ не для себя только, а для всего народа.

Оно стремилось, однако, сохранить также и крѣпостное право, забывая, что въ Швецін, какъ и въ Англін, политическая свобода пустила такіє глубокіє корни, только благодаря отсутствію рабства; забывая также, что свободное дворянство, пользующееся политической свободой и отказывающее въ этомъ правѣ другимъ классамъ населенія, попирающее крестьянство, обреченное на рабство, — идетъ къ неминуемой гибели, увлекая за собой всю страну. Въ этомъ именно и лежала коренная причина гибели Польши.

Нелѣпая и безчеловѣчная претензія русской партін пріобрѣсти дворянству исключительныя политическія права, сохранивъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, крѣпостное право во всей его неприкосновенности, стояла на пути къ освобожденію, и русское дворянство, только въ очень недавнее время, и весьма неохотно отказавшееся отъ своихъ беззаконныхъ правъ, поплатилось за это тѣмъ, что до сихъ поръ влачитъ свое существованіе подъ игомъ унизительнаго и постыднаго рабства.

Нѣмецкую партію составляло дворянство балтійскихъ провинцій и всѣ иностранцы, находившіеся на русской службѣ. Изъ пихъ самые вліятельные были: вице-канцлеръ баронъ Остерманъ, фельдмаршалъ графъ Брюсъ, генералъ-фельдцейхмейстеръ графъ Минихъ и оберъ-шталмейстеръ Ягужинскій. Въ эту партію входили также и русскіе, возвысившіеся при Петрѣ' І и по своему скромному происхожденію не имъвшіе права разсчитывать на соотвътственное положеніе въ русской партіи. Среди этихъ «новыхъ» людей, какъ ихъ пазывали, самымъ выдающимся по своимъ заслугамъ, уму и энергіи былъ, несомиѣино, архієпископъ новгородскій Өеофанъ Прокоповичъ, первоприсутствующій Св. Синода, личный другъ и одинъ изъ главныхъ сотрудниковъ Петра І. Затѣмъ шли Головнины, Румянцевы, Чернышевъ и другіе.

Русская же партія состояла изъ всей русской знати за исключеніємъ, — во время царствованія Петра II, — семьн Долгоруковыхъ, которые нисколько не заботились о благахъ государства, были заняты своими личными расчетами и поставили себя въ очень невыгодное, совершенно обособленное положеніе.

Самымъ выдающимся человъкомъ въ русской партін, признашный ея главой и руководителемъ, былъ старый князь Дмитрій Михайло-

вичъ Голицынъ, старшій братъ фельдмаршала, князя Михайлы <sup>1</sup>). Князь Дмитрій Михайловичъ, такой же безупречно порядочный, какъ и его братъ, имѣлъ всѣ преимущества широкаго ума, большой энергіи и несокрушимой твердости.

Былъ еще въ русской партіи человѣкъ большой ловкости и ума— бывшій вице-канцлеръ, баронъ Шафировъ. По своему иностранному

1) Дмитрій Михайловичь Голицынь (род. 1665 г., ум. 1738 въ каземать Шлиссельб. крыпости) быль однимь изъ замьчательныйшихъ людей своей эпохи по выдающемуся уму, широкому образованію и рыдкой энергіи. При Петры онь быль посланникомь въ Константинополь, затымь губернаторомь въ Кіевы. Гордый и независимый, Голицынь не могь примириться съ мыслью, что онь, Гедиминовичь, должень быть «покорнымь рабомъ». Онь ненавидыль нымцевь, хотя и понималь необходимость для Россіи европейской образованности. Онь быль очень просвыщенный человыкь, говориль на нысколькихь языкахь и составиль библіотеку изъ 7,000 томовь.

Послѣ смерти Петра Великаго Голицынъ сталъ во главѣ старо-боярской партін, защищавшей права Петра ІІ противъ Екатерины. Соглашеніе между партіями произошло на почвѣ фактическаго ограниченія власти императрицы при посредствѣ Верховнаго тайнаго совѣта. Старо-боярская партія, какъ сообщаютъ иностранцы, мечтала освоболиться этимъ путемъ отъ тираніи и возобновить прежніе порядки или учредить форму правленія, полобную шведской.

У князя Дм. М. было три брата: Петръ, сенаторъ и подполковникъ Преображенскаго полка, умеръ въ 1722 г., не оставивъ дѣтей, и два брата Михаила: одинъ на десять, лругой на двадцать лѣтъ моложе кн. Дмитрія. Старшій князь Михаилъ Михайловичъ, фельдмаршалъ, отличный воинъ, но человѣкъ недалекій, отличался благородствомъ и порядочностью. 29-го августа 1708 года, послѣ горячей схватки со шведскимъ авангардомъ, предводительствуемымъ самимъ Карломъ (который, по разсказамъ, къ концу битвы рвалъ на себѣ волосы), и одержанной побѣды, Петръ обнялъ Голицына, произвелъ его въ генералъ-майоры, пожаловалъ Андреевской лентой и обѣщалъ разрѣшить ему все, что только тотъ ни пожелаетъ. Голицынъ испросилъ уменьшенія налога на соль и помилованіе своего личнаго недоброжелателя князя Никиты Репнина, совершившаго стратегическіе промахи въ битвѣ при Головщинѣ и находившагося подъ судомъ.

Съ этого дня Голицынъ и Репнинъ стали близкими друзьями. Послѣ блестящей финляндской кампавіи, въ 1714 г., князь Михаилъ Михайловичъ получилъ отъ Петра крупную сумму. Онь тотчасъ заказалъ зимнюю обувь для своихъ солдать. Доброта его, скромность и крайняя умѣренность въ ѣдѣ (рѣдкое въ ту пору явленіе) были извѣстны всѣмъ, и Петръ настолько уважалъ его, что никогда не заставлялъ пить. Князь Михаилъ Голицынъ, Репнинъ и Шереметевъ имѣли мужество не подписать приговора надъ паревичемъ Алексѣемъ. Михаилъ Михайловичъ дожилъ и пережилъ царствованіе Петра ІІ, который оказывалъ ему очень мало вниманія, тогда какъ мачеха несчастнаго царевича Алексѣя, Екатерина, поспѣшила произвести популярнаго князя Михаила Михайловича въ фельдмаршалы.

Младшій брать, тоже Михаиль, до смерти фельдмаршала, т.-е. до 45 льть, назывался молодымь княземь Михаиломь Михайловичемь. Онь быль человькь сред-

очень скромному происхожденію 1) и выдающимся заслугамъ передъ Петромъ I, онъ долженъ былъ бы запимать одно изъ видныхъ мѣстъ въ рядахъ «новыхъ» людей, но онъ былъ отодвинутъ въ русскую партію своею ненавистью къ Остерману, своему бывшему секретарю, обошедшему его, и котораго онъ, въ свою очередь, надѣялся смѣстить. Его большой политическій опытъ, глубокое знаніе людей были очень полезны его новымъ друзьямъ. Породнившись черезъ свою невѣстку съ Измайловыми и черезъ зятьевъ—съ Долгоруковыми, Салтыковыми, Хованскими и Гагариными, онъ былъ свой въ кругу старой русской аристократіи. Хитрый, вкрадчивый, онъ, — бывшій министръ и любимецъ Петра I,—сумѣлъ войти въ довѣріе и милость царицы Евдокіи... Цолгоруковымъ Шафировъ часто давалъ мудрые и осторожные совѣты, которые, къ несчастью, были безполезны... Если бы Петръ II жилъ дольше, старый баронъ, несомиѣнно, смѣстилъ бы Остермана и вновь сдѣлался бы вице-канцлеромъ...

Образъ жизни, въ который Долгоруковы втянули молодого государя въ Москвъ, отвлекалъ его отъ всякаго серьезнаго занятія и быстро расшатывалъ его здоровье. Онъ любилъ охоту; этимъ пользовались и увлекали его въ далекія охотничьи поъздки, длившіяся по нѣсколько недѣль. Обширные лѣса, окружавшіе тогда Москву, были соблазнительны для охотника, и этимъ воспользовались, чтобы заставить его утвердить резиденцію въ Москвѣ, что приводило въ отчаяніе нѣмецкую партію и «новыхъ» людей, чувствовавшихъ себя неудобно и неловко въ старой столицѣ, сердцѣ старой Россіи. Частыя и продолжительныя отлучки изъ Москвы, въ которыя вовлекали молодого государя, были средствомъ оградить его отъ всякаго посторонняго вліянія. Долгоруковы одни были постоянно при немъ, окружали его, слѣдили за нимъ, не спуская съ глазъ, и подчиняли своему вліянію совершенно.

Боязнь какого бы то ни было вліянія была такъ сильна, что даже свиданія Петра съ бабкой его, царицей Евдокіей, которую онъ глу-

нихъ способностей, но очень порядочный. При Екатеринѣ I онъ былъ президентомъ юстипъ-коллегіи. При Елизаветѣ—посланникомъ въ Персіи, откуда онъ вывезъ персиковыя деревья, неизвѣстныя до тѣхъ поръ въ Россіи, и развелъ ихъ въ своемъ подмосковномъ имѣніи. Въ ту пору персики были такой рѣдкостью, что въ пріѣзды императрицы Елизаветы въ Москву и во время короновенія императрицы Екатерины II Голицынъ, тогда уже гепералъ-адмиралъ, являлся во дворецъ съ двумя-тремя корзинами персиковъ, которые очень высоко цѣнились тогда.

<sup>1)</sup> Есть изв'єстіє, что въ ранней молодости онъ былъ сид'эльцемъ въ мелочной еврейской лавочк'ь, и фамилія его была Шапиро.



' Қн. Марія Алеқсандровна Меньшиқова.



боко почиталъ и окружалъ ласками, казались опасны. При этихъ свиданіяхъ всегда кто-нибудь присутствовалъ.

Остерманъ говаривалъ со слезами на глазахъ: «Государю точно умышленно хотятъ разстроить здоровье и привести его къ смерти!» Остерманъ былъ извъстенъ своею способностью плакать по желанію, но въ этомъ случаѣ онъ былъ болѣе чѣмъ правъ и говорилъ какъ, умный и преданный человѣкъ.

Всю зиму 1728—1729 года, молодой императоръ ежедневно съ ранияго утра отправлялся въ саняхъ въ Измайлово съ любимцемъ своимъ, Иваномъ Долгоруковымъ, и его отцомъ. Тамъ онъ проводилъ весь день, окруженный одними только Долгоруковыми и ихъ друзьями, выслушивая безконечныя жалобы на нѣмцевъ, захватившихъ, благодаря преобразованіямъ его дѣда, Петра I, большую часть власти въ свои руки. Молодой государь становился игрушкой въ рукахъ небольшого кружка жадныхъ эгоистовъ, отдалявшихъ отъ него лучшихъ совѣтниковъ и эксплоатировавшихъ его для личныхъ своихъ выголъ.

Онъ привязался было къ одному изъ камергеровъ, старшему сыпу Дмитрія Голицына, князю Сергѣю, человѣку лѣтъ 30-ти, прекрасно воспитанному и въ высшей степени порядочному. Чтобы отдалить этого опаснаго соперника, Сергѣя Голицына поторопились отправить въ Берлинъ представителемъ Россіи.

Я нашелъ въ бумагахъ моего дѣда списокъ охотничьихъ поѣздокъ Петра въ теченіе 1728 — 1729 гг. съ замѣткой, что охоты, продолжавшіяся менѣе четырехъ дней, въ немъ не отмѣчены, такъ какъ бывали слишкомъ часты:

```
Въ 1728 г.—отъ 7 — до 19 мая . . . . 12 дней.

» отъ 21 мая — до 14 іюня . . . 24 »

» » 30 іюня — » 10 іюля . . . 10 »

» » 7 сент. — » 3 октября . . 26 »

» » 14 окт. — » 7 ноября . . 24 »
```

(Эта охота продолжалась бы дольше, если бы онъ не получилъ извъстія о тяжкой бользни сестры, Натальи Алексъевны, умершей 22-го ноября).

```
Въ 1729 г. — отъ 1 — до 23 марта . . . 22 дня.

» 20 — до 24 апръля . . . 4 »

» 5 іюля — до 29 августа . 55 »

» 31 авг. — » 4 сент . . 4 »

» 8 сент. — » 9 ноября . . 62 »
```

Анка Іоавновна.

Итакъ, съ февраля 1728 до ноября 1729 г., въ теченіе 21 мѣсяца — 243 дня, т.-е. восемь мѣсяцевъ, не считая мелкихъ охотъ въ 2 и 3 дня! — Гдѣ же тутъ было думать объ ученьи и о занятіяхъ государственными дѣлами. Члены дипломатическаго корпуса почти не видѣли государя и очень на это жаловались. Только хитрому интригану, герцогу де Лиріа 1), угодливо втиравшемуся въ довѣріе къ Долгоруковымъ, удавалось иногда видѣть государя, невидимаго для всѣхъ, кто не принадлежалъ къ интимному кружку фаворита. Увлеченіе охотой доходило до того, что Петръ не только присутствовалъ лично при кормленіи собакъ, но иногда собственноручно варилъ имъ пищу — а ему уже было 14 лѣтъ и опъ былъ очень уменъ и развитъ не по лѣтамъ.

Въ семьъ Долгоруковыхъ шли серьезныя разногласія. Старый фельдмаршалъ, князь Василій Владимировичъ, человъкъ отсталый, но честный и прямой, очень преданный царицъ Евдокіи, изъ-за несчастнаго сына которой ему пришлось много пострадать, хотълъ подчинить молодого императора вліянію его бабки, т.-е., другими словами, вліянію барона Шафирова, такъ какъ престарълая царица была неумна и пичего не понимала въ дълахъ 2).

<sup>1)</sup> Испанскій посланникъ герцогъ де-Лиріа былъ ярый католикъ. Отецъ его былъ маршалъ Бервикскій Яковъ Фицъ-Джемсъ, незаконный сынъ англійскаго короля Іакова ІІ и Арабеллы Черчиль. Семнаднати лѣтъ молодой герцогъ Бервикскій сопровождалъ въ изгнаніе своего отца, короля Іакова. Впослъдствіи онъ былъ французскимъ маршаломъ и командовалъ испанской арміей. Людовикъ XIV подарилъ ему помъстья Варти, возведенныя въ герцогство Фицъ-Джемсъ.

Филиппъ V сдълалъ его грандомъ испанскимъ и подарилъ ему земли въ Валенсіи, давтія ему право титуловаться герцогомъ де-Лиріа.

Сыну его, молодому герцогу де-Лиріа, было тридцать два года, когда онъ пріфхаль въ Россію. Его огромное состояніе давало ему возможность жить широко. Кровь королей Стюартовь, текшая въ его жилахь, ділала его положеніе при свропейскихь дворахь исключительнымь. Онъ быль фанатикомъ религіи, которой его діль пожертвоваль тремя британскими коронами. Онъ вошель въ тісную дружбу съ Долгоруковыми, находившимися тогда у власти. Около этого времени вернулась въ Россію моя прапрабабка, княгиня Ирина Долгорукова, женщина очень умная и живая, принявшая католициямъ и фанатично преданная своей новой религіи. Съ ней вмість прібхаль въ качестві воспитателя ея дітей ісзунть, аббать Жюбе, вошедшій въ дружбу съ де-Лиріа и назначенный священникомъ при испанскомъ посольстві, сохраняя должность воспитателя дітей моей прапрабабки.

<sup>2)</sup> Фельдмаршалъ Василій Владимировичъ родился въ 1667 г. и умеръ въ 1746 г. Произведенъ въ фельдмаршалы въ 1728 году. Человъкъ недалекій, но въ высшей степени порядочный и отличавшійся на поль сраженія самой неподдъльной храбростью. Братъ его, Миханлъ Владимировичъ, сибирскій губернаторъ, былъ напыщенъ, глупъ и мало образованъ.

Князь Василій Лукичъ, человѣкъ очень умный, ловкій и дородный, ухаживалъ за своимъ двоюроднымъ братомъ Алексѣемъ и сыномъ послѣдняго, Иваномъ, любимцемъ царя. Понимая шичтожность отца и сына, онъ надѣялся подчинить ихъ своему вліянію и при ихъ помощи осуществить свои честолюбивыя мечты 1).

Опаснымъ соперникомъ онъ считалъ брата Алексѣя, кн. Сергѣя Грнгорьевича, который имѣлъ хорошаго руководителя въ лицѣ своего тестя Шафирова. При помощи герцога де-Лиріа и іезуитовъ Василій Лукичъ затѣялъ цѣлую сѣть интригъ, изъ которыхъ самой крупной былъ планъ возстановленія патріаршаго сана, съ тѣмъ, чтобы возвести въ этотъ санъ князя Якова Петровича Долгорукова (брата моего пратрадѣда), круглаго дурака, которымъ надѣялся вертѣть по желанію.

Но удивительнъе и непонятнъе всего была глупая зависть князя Алексъя Григорьевича къ возвышенію своего собственнаго сына Ивана! Отношенія отца и сына испортились со времени приближенія послъдняго къ императору.

Князь Алексъй Григорьевичь быль старшій сынъ извъстнаго дипломата Григорія Өеодоровича Долгорукова и племянникъ князя Якова. Человъкъ очень глупый, грубый, мало образованный и всегда низкопоклонничавшій.

Кромъ старшаго сына Ивана, у него было три сына: Николай, Алексъй и Александръ: всъ трое были совершенно ничтожные люди.

Князь Иванъ Алексфевичъ проведъ свое дътство въ домѣ дѣда Григорія Өедоровича, бывшаго посломъ въ Варшавѣ. Воспитатель Ивана, нѣкто Фикъ, человѣкъ очень образованный, не сумѣлъ передать своему воспитаннику ни своихъ знаній, ни культурныхъ привычекъ. Какъ большая часть молодыхъ людей того времени, князь Иванъ пріобрѣдъ только виѣшній лоскъ. Несмотря на свой живой умъ и доброе сердце, онъ былъ легкомысленный, развращенный и ничтожный человѣкъ, не сумѣвшій достойно воспользоваться своимъ безграничнымъ вліяніемъ на молодого государя.

Изъ трехъ братьевъ Алексъя: Сергъя, Ивана и Александра, два послъдніе были совершенно ничтожными людьми. Сергъй былъ уменъ, очень честолюбивъ и неразборчивъ въ средствахъ. У него былъ прекрасный совътникъ въ лицъ его тестя стараго барона Шафирова.

<sup>1)</sup> Князь Василій Лукичь, племянникъ извъстнаго Якова Долгорукова, не унаслъдоваль прямоты и мужества своего дяди, осмълившагося противоръчить и говорить правду въ глаза Петру Великому. Въ молодости Василій Лукичъ быль секретаремъ русскаго посольства при Люловикъ XIV. Онъ навсегда сохранилъ привычки и манеры французскихъ придворныхъ. Петръ I, хорошо различавшій людей, давалъ Василію Лукичу самыя сложныя и тонкія порученія. Долгоруковъ быль посломъ въ Копенгагенъ во время Съверной войны. Былъ посломъ во Франціи, во время регентства, и съ большимъ блескомъ представлялъ Россію во время коронованія Людовика XV. Былъ посломъ въ Варшавъ и трасиръсть съ секретной миссіей въ Курляндію. Во Франціи Василій Лукичъ сбливился съ ісвуптами и объщалъ имъ свое содъйствіе къ разръшенію имъ вътра въ Россію и распространеніе ихъ пропаганлы.

Киязь Иванъ не всегда сопровождалъ государя на охоту, иногда: онъ оставался въ Москвъ и велъ самый непристойный образъ жизни. По ночамъ, окруженный сбродомъ негодяевъ, вооруженный, онъ разъѣзжалъ по улицамъ Москвы, вламывался въ дома, совершалъ самыя гнусныя насилія и никто не смѣлъ ни оказать сопротивленія, ни пожаловаться на царскаго фаворита. Въ то же время отецъ его, нисколько не ограничившійся его гнуснымъ поведеніемъ и называвшій такіе подвиги «молодечествомъ», старался умалить его вліяніе на государя и снискать милость младшему своему сыну, Николаю, пустому и глупому пятнадцатильтнему малому.

Иванъ Долгоруковъ забывался совершенно; онъ былъ въ связи съ женой Никиты Трубецкого, дочерью канцлера Головкина. Какъ-то разъ въ домѣ у Трубецкихъ, будучи навеселѣ, онъ поссорился съ мужемъ своей возлюбленной — повидимому, весьма предупредительнымъ—и, въ припадкѣ ярости, выбросилъ бы его изъ окна, если бы Степанъ Лопухинъ не вмѣшался въ это дѣло.

Смерть великой княжны Натальи Алексфевны (22-го поября 1728 г.), горячо любимой государемъ, уничтожила послъднее препятствіе къ его полному подчиненію вліянію Долгоруковыхъ. У послъднихъ зародилась мысль женить императора на сестръ Ивана, княжиъ Екатеринъ Алексфевнъ. Ей было восемнадцать лътъ, Пстру—четырнадцать 1). Она была очень хороша собой, высокая, стройная, съ прекрасными выразительными глазами и тучей темныхъ чудесныхъ волосъ. Въ ней было много ума, но чрезвычайная надменность, ръзкость искажали ея характеръ—цъльный, энергическій, но злой. Позже въ Березовъ ея ръзкость и несдержанность навлекли не мало бъдъ на всю семью. Она любила графа Миллезимо, секретаря австрійскаго посольства, родственника посланника графа Вратислава. Этотъ бракъ былъ почти ръшенъ, но, къ ея несчастью, отецъ и братъ ея лелъяли другіе планы 2).

Во время послѣдней охоты Петра II, длившейся около двухъ мѣсяцевъ, мѣстомъ отдыха для охотниковъ служили Горенки, имѣніе князя Алексѣя Долгорукова. Семья его находилась тамъ же. Зачастую и дамы сопровождали государя на охоту. Какъ-то въ сентябрѣ, въ одну изъ этихъ поѣздокъ, послѣ веселаго ужина, за которымъ было много выпито, государя оставили съ княжной наединѣ...

<sup>1)</sup> Петръ II родился 12 октября 1715 г., за нъсколько дней до смерти своей матери, принцессы Шарлоты Софіи Брауншвейгъ-Вольфенбюттельской.

<sup>2)</sup> Князь Иванъ, какъ выяснено проф. Д. А. Корсаковымъ, былъ противъ этого брака сестры съ императоромъ и замыслы отца, не стъсняясь, называлъ"глупостями". Въ Горенки онъ совсъмъ пересталъ ъздить.

Петръ II былъ рыцарь и рѣшилъ жениться. Слухи о помолвкѣ распространились быстро. Вскорѣ вся Москва объ этомъ говорила. Всѣ были очень недовольны, враги Долгоруковыхъ пришли въ ужасъ. Наконецъ, девятаго ноября государь вернулся въ Москву и 19-го объявилъ генералитету о своемъ намѣреніи жениться на княжнѣ Екатеринѣ Долгоруковой. Два дня спустя, оберъ-церемоніймейстеръ баронъ Габигшталь былъ посланъ къ представителямъ иностранныхъ державъ, чтобы объявить имъ эту новость, а на слѣдующій день дипломатическій корпусъ принесъ свои поздравленія государю и его невѣстѣ. Графъ Миллезимо не присутствовалъ, подъ предлогомъ болѣзни, а черезъ двѣ недѣли австрійскій посланникъ, графъ Вратиславъ, отправилъ его курьеромъ въ Вѣну.

Двадцать четвертаго ноября, въ день именинъ невъсты, дворъ, дипломатическій корпусъ и вся московская знать приносили поздравленія въ Головинскомъ дворцъ, предназначенномъ для резиденціи невъсты и ея семьи. 30-го ноября состоялось обрученіе въ Лефортовскомъ дворцъ, гдъ жилъ императоръ.

Царскимъ указомъ повелѣвалось именовать княжну государыней, невѣстой и императорскимъ высочествомъ. Ко двору ея назначены были фрейлины.

Долгоруковы очень хорошо понимали тяжелое впечатлѣніе, которое должна была произвести эта помолвка, знали о всеобщемъ раздраженій и приняли всіз мізры предосторожности ко дню торжественнаго обрученія 30-го ноября 1729 г. Цізлый баталіонъ Преображенскаго полка въ двъсти человъкъ былъ въ этотъ день введенъ въ Лефортовскій дворецъ и расположенъ частью въ торжественномъ залѣ, гдѣ происходили церемоніи, частью въ прилегающихъ покояхъ. Всъ эти мъры были приняты Иваномъ Долгоруковымъ безъ въдома старшаго подполковника Преображенскаго полка, стараго фельдмаршала, князя Василія Владимировича Долгорукова, который быль не мало удивлень, увидфвь во дворцф солдать своего полка. Князь Иванъ отдалъ это приказаніе, не имъя на то никакого права, младшему изъ подполковниковъ Преображенскаго полка, Григорію Юсупову, и этотъ низкій придворный, позволявшій себя третировать и отзывавшійся на грубый окрикъ Алексъя Долгорукова: «Эй, ты, татаринъ!» поторопился исполнить незаконное требованіе фаворита.

Въ три часа дня дворъ, генералитетъ и дипломатическій корпусъ собрались въ залѣ Лефортовскаго дворца. Во всю залу былъ разо«стланъ персидскій коверъ и посрединѣ возвышался столъ, покрытый

алымъ сукномъ; на немъ стояло тяжелое золотое блюдо съ крестомъ и на золотыхъ тарелкахъ обручальныя кольца, усыпанныя брилліантами.

Невъста прибыла изъ Головинскаго дворца съ большой торжественностью. Всъ кареты были запряжены шестеркой цугомъ; впереди ъхали камергеры въ двухъ каретахъ, за ними карета оберъ-камергера, князя Ивана Долгорукова, за ней четыре скорохода, шталмейстеръ Кошелевъ—верхомъ, четыре конныхъ гренадера и четыре фельдъегеря. Наконецъ, карета, въ которой ъхали невъста, ея мать и двъ сестры: Анна (19 лътъ) и Елена (14 лътъ) 1),—карета была окружена пъшими гайдуками, пажами и камеръ-пажами—верхомъ. Затъмъ слъдовали иъсколько каретъ, въ которыхъ ъхали родные невъсты, ея фрейлины и четыре кавалерственныя дамы: баронесса Остерманъ, рожд. Стръшнева, Ягужинская, рожд. Головкина, княгиня Черкасская, рожд. Трубецкая, и Чернышева, рожденн. Ржевская.

Когда золотая карета невъсты, украшенная сверху императорской короной, въъзжала въ ворота дворца, корона зацъпилась за перекладину, упала на мостовую и разбилась въ куски. Въ толпъ закричали: «Дурная примъта, свадьбъ не бывать!»

Дворцовая стража салютовала невѣстѣ, встрѣченной при выходѣнзъ кареты оберъ-гофмаршаломъ Шепелевымъ и оберъ-церемоніймейстеромъ барономъ Габигшталемъ. При входѣ въ залъ ее встрѣтили: царица Евдокія, великая княжна Елизавета Петровна, царевна Прасковія, герцогиня Мекленбургская, и маленькая принцесса Мекленбургская (впослѣдствіи правительница Анна Леопольдовна).

Невъста и царица Евдокія заняли мъста въ креслахъ, великаякняжна Елизавета Петровна, царевна Прасковья Ивановна и принцесса — на стульяхъ. Мать невъсты, ея сестра, тетки, кузины, всъ ея фрейлины и четыре кавалерственныя дамы стояли за ея креслами во время всей службы, также, какъ и всъ приглашенные, не исключая и членовъ дипломатическаго корпуса (въ томъ числъ три посланника)съ ихъ супругами.

Дипломатическій корпусъ стояль противь дамъ, съ правой стороны кресель императора; слѣва стояли фельдмаршалы — Голицынъ, Трубецкой и Брюсъ, члены Верховнаго Совѣта: князь Дмитрій Голицынъ, князья Василій Владимировичъ и Михаилъ Владимировичъ Долгоруковы, дѣйствительные тайные совѣтники графъ Мусинъ-Пуш-

<sup>1)</sup> Княжна Анна Долгорукова умерла незамужней въ 1758 г. Княжня Елена, по возвращении изъ ссылки, вышла замужъ за князя Георгія Юрьевича Долгорукова, племянника фельдмаршала. Умерла 84 льть въ 1799 г.

кинъ и князь Рамодановскій, генералъ графъ Матюшкинъ, оберъшталмейстеръ Ягужинскій, восемь сенаторовъ, всѣ Долгоруковы, находившіеся въ Москвѣ, и всѣ генералы дѣйствительной службы, бывшіе въ Москвѣ.

У стола, стоявшаго посрединъ, архіепископъ Өеофанъ, окруженный архіереями и архимандритами, собирался начать торжественное богослуженіе; за два съ половиной года передъ тъмъ не менѣе торжественно онъ совершалъ обрученіе Петра II съ княжной Маріей Меншиковой, о смерти которой только что пришла въсть изъ Березова.

Императоръ, прибытіе котораго было возглашено оберъ-камергеромъ, вошелъ въ сопровожденіи фельдмаршала Долгорукова, Алексъя Григорьевича Долгорукова, канцлера Головкина и вице-канцлера Остермана. Онъ занялъ мѣсто въ предназначенныхъ для него креслахъ, насупротивъ невѣсты, и, лробывъ такъ нѣсколько мгновеній, всталъ и подвелъ княжну подъ торжественный балдахинъ, поддерживаемый шестью генералами: княземъ Барятинскимъ, Венедигеромъ, Бибиковымъ, Измайловымъ, Кейтомъ и Еропкинымъ. Архіепископъ Өеофанъ совершилъ богослуженіе и благословилъ обручальныя кольца.

Обрученные подошли подъ благословеніе царицы Евдокіи и затѣмъ началась долгая церемонія цѣлованія руки императора и государыни-невѣсты. Цесаревна Елизавета Петровна, герцогиня Мекленбургская, ея дочь, царевна Прасковья, должны были почтительно подходить къ рукѣ княжны Долгоруковой.

Блѣдное, усталое лицо княжны сохранило все время выраженіе надменнаго презрѣнія. Церемонія цѣлованія руки сопровождалась пушечными выстрѣлами. По окончаніи послѣдовали фейерверки, затѣмъ начался балъ, длившійся недолго, благодаря крайней усталости невѣсты.

Государыня-невъста отбыла въ Головинскій дворецъ съ тъмъ же церемоніаломъ, съ какимъ прибыла къ обрученію. Но теперь оберъшталмейстеръ Ягужинскій лично эскортировалъ ту, которая, казалось, должна была вскоръ стать императрицей.

Свадьба была назначена семь недъль спустя—19-го января 1730 г. Молодой императоръ казался грустнымъ, подавленнымъ. Какъ ни хороша была его невъста, онъ ея не любилъ, не имълъ ни малъйшаго желанія жениться и, несмотря на свой четырнадцатилътній возрастъ, дъйствовалъ, какъ дъйствовалъ бы человъкъ взрослый, ръшившійся цъною своей руки покрыть минутную потерю самообладанія...

Отношеніе Петра II къ своей невѣстѣ было тѣмъ болѣе достойно, что княжна его не заслуживала, онъ былъ къ ней безупречно почтителенъ, хотя говорилъ мало, и казался разсъяннымъ. Въ эти послъднія пять недъль, протекшія между обрученіемъ и его бользнью, онъ казался утомленнымъ, говорилъ часто о предчувствіи близкой кончины, о томъ, что онъ равнодушенъ къ смерти. Это говорилось четырнадцатильтнимъ мальчикомъ, развитымъ не по льтамъ и умственно и физически, сильнымъ, здоровымъ, неограниченнымъ властителемъ обширнъйшаго государства Европы...

Народъ любилъ Петра II, зналъ его доброту, любовался его благородной красотой; любилъ въ немъ послѣдній отпрыскъ Романовыхъ, царствовавшихъ болѣе ста лѣтъ; радовался его любви къ Москвѣ бѣлокаменной и отвращенію къ нелюбимому Петербургу. Народъ не зналъ ни придворныхъ интригъ, ни характера княжны Долгоруковой и ея родныхъ и искренно радовался, что государь, «наше красное солнышко», какъ называли Петра II, женится, какъ встарь, на своей, на русской, православной, и переноситъ опять столицу въ Москву...

Въ обществъ, напротивъ, недовольство росло; доволные перенесеніемъ столицы въ Москву не могли примириться съ мыслыо о предстоящемъ бракъ императора съ княжной Долгоруковой.

Долгоруковыхъ знали и опасались за ближайшее будущее правительства, руководимаго ими; высокомъріе ихъ раздражало, приводило въ отчаяніе окружающихъ, тъмъ сильнъе, что приходилось прятать горькія и злобныя чувства, казаться любезнымъ и довольнымъ...

Въ семьъ невъсты царила радость и торжество неописуемыя, которыхъ ис считали даже нужнымъ скрывать. Князь Алексъй Григорьевичъ получилъ отъ императора 12,000 крестьянскихъ дворовъ, т.-е. около сорока тысячъ душъ. Австрійскій посланникъ, графъ Вратиславъ, желавшій сохранить добрыя отношенія Австріи съ Россіей, объщалъ выхлопотать отцу невъсты, вмъстъ съ титуломъ герцога и князя священной имперіи, герцогство Козельское въ Силезіи, когдато объщанное Меншикову.

Каждый Долгоруковъ выражалъ свою радость по-своему, въ зависимости отъ степени своего ума, съ большей или меньшей заносчивостью: Алексъй, всегда и во всемъ глупый, заставлялъ гостей своихъ цъловать себъ руку...

Катастрофа надвигалась быстро... Во вторникъ, 6-го января 1730 г., въ день Крещенія при обычной церемоніи водосвятія, два полка, Семеновскій и Преображенскій, подъ командою фельдмаршала Долгорукова, были выстроены на льду, на Москвѣ-рѣкѣ. Государыня-невѣста пріѣхала въ раззолоченныхъ саняхъ, запряженныхъ шестеркой цугомъ; государь стоялъ на запяткахъ. Ихъ сопровождалъ эскадронъ кавалер-

гардовъ и многочисленная свита. Императоръ сълъ на лошадь и сталъ во главъ Преображенскаго полка. Богослужение и парадъ длились долго. Былъ сильный морозъ, дулъ ръзкій вътеръ.

Наканунт Петръ II произвелъ Ивана Долгорукова въ майоры Преображенскаго полка. Это была послъдняя милость, оказанная фавориту.

По возвращенін во дворецъ государь жаловался на головную боль. На слѣдующее утро, въ среду, у него открылась оспа, сначала очень легкая.

Черезъ недълю, въ четвергъ, 15-го января, бюллетень на имя дипломатическаго корпуса и депеши, посланныя представителямъ при ипостранныхъ державахъ, объявляли болъзнь благополучно разръшившеюся и здоровье государя — внъ опасности. Но въ тотъ же день онъ совершилъ ужасную неосторожность, подошелъ къ открытому окну, чтобы подышать морознымъ воздухомъ. Болъзнь возобновилась и на спасеніе не стало никакой надежды.

Народъ былъ пораженъ. Дворъ озабоченъ и встревоженъ будущимъ. Долгоруковы приходили въ отчаяніе.

Днемъ въ субботу, 17-го января, Долгоруковы—Алексъй съ сыномъ Иваномъ, два брата Алексъя: Сергъй и Иванъ, и Василій Лукичъ-сидъли въ нижнихъ покояхъ Головинскаго дворца, въ спальнъ Алексъя Григорьевича, и, смущенные, встревоженные, обсуждали положеніе. Алексъй первый высказалъ громко вопросъ, который былъ у всъхъ на умъ: «кого слъдуетъ возвести на престолъ?» Хитрый Василій Лукнчъ отвътилъ неопредъленнымъ: «какъ ты думаешь?» Тогда Алексъй Григорьевичъ заявилъ, что, по его миънію, слъдуетъ составить завъщаніе въ пользу его дочери, невъсты государя. Осторожный Василій Лукичь колебался, находя это опаснымь, но когда Сергъй Григорьевичъ присоединился къ мићнію брата, Василій Лукичъ, боясь возраженіями скомпрометировать себя въ глазахъ братьевъ, перемъниль тонь и показаль письмо, полученное имъ отъ датскаго посланника барона Вестфалена 1). Въ этомъ письмѣ Вестфаленъ писалъ: «...говорять о безнадежномь положенін императора. Если бы онъ скончался, кому перейдетъ престолъ? Воцареніе великой княжны Елизаветы было бы непріятно его королевскому величеству. Вы должны были бы позаботиться о возведеніи на престолъ племянницы вашей, невъсты императора. Послъ смерти Петра I Меншикову и Толстому удалось короновать Екатерину...»

Это письмо уничтожило послъднія колебанія. Ръшено было соста-

<sup>1)</sup> Баронъ Вестфаленъ—очень образованный и умный человъкъ, но скряга. Изъ скупости онъ никого не принималъ, нигдъ не бывалъ и, благодаря своему единснію, не былъ въ достаточной мъръ освъдомленъ о положеніи дълъ.

вить фальшивое завъщаніе, и если бы не удалось заставить государя его подписать (и, такимъ образомъ, узаконить), Иванъ, умъвшій имитировать почеркъ Петра, долженъ былъ его подписать. Василія Лукича просили составить текстъ завъщанія, но онъ былъ слишкомъ тонокъ и хитєръ, чтобы согласиться своей рукой написать такой компрометирующій документъ; онъ сослался на свой неразборчивый почеркъ, и завъщаніе, составленное словесно имъ самимъ и кияземъ Алексъемъ, было написано въ двухъ экземплярахъ княземъ Сергъемъ Григорьевичемъ.

Во время заговора въ Головинскій дворецъ пріфхалъ фельдмар-. шалъ Долгоруковъ. Узнавъ въ чемъ дъло, онъ былъ внъ себя отъ негодованія. Алексъй съ увъренностью глупости увъряль его, что можно увлечь весь Преображенскій полкъ, въ виду того, что Иванъ майоръ этого полка, а кн. Василій Владиміровичъ старшій подполковникъ, что къ Преображенскому полку можно привлечь и Семеновскій и обратиться также къ князю Дмитрію Голицыну и канцлеру Головкину... «Что вы, ребячье, врете!» закричалъ фельдмаршалъ; по егомићнію, не только увлечь полкъ на такое діло было нельзя, но н говорить съ полкомъ объ этомъ — значило рисковать жизнью. Къ тому же онъ напомнилъ, что княжна не жена императора, а только его невъста, что присягать ей никто не станетъ, начиная съ него самого. Въ заключение своей рѣчи онъ сказалъ, что предпочитаетъ высказать это все сейчасъ, не вводя ихъ въ гръхъ, такъ какъ лгать и обманывать было не въ его привычкъ. Высказавъ это все, старикъ всталъи уѣхалъ. Его разумныя слова не привели ни къ чему. Князь Василій Лукичъ и князь Сергъй, люди умные, не могли не понимать опасности той страшной игры, которую затъяли, но, ослъпленные честолюбіемъ и жаждой власти, катились по наклонной илоскости.

Иванъ подписалъ подъ однимъ изъ завъщаній: Петръ, совершивъ явный подлогъ. Онъ поѣхалъ во дворецъ, надъясь еще заставить государя подписать второй экземпляръ и быть избавленнымъ отъ необходимости предъявлять фальшивый. Ему ничего не удалось сдълать. Весь вечеръ въ субботу и всю ночь Остерманъ не выходилъ изъ спальни больного. На слѣдующій день, въ воскресенье, Петръ потерялъ сознаніе. Смерть приближалась быстро. Минула полночь. Насталъ понедѣльникъ, 19-го января—день предполагавшейся свадьбы. Въ половинѣ второго почи Петръ скончался, не приходя въ сознаніе. Остерманъ и Иванъ Долгоруковъ были при немъ.

Петру было четырнадцать лѣтъ и три мѣсяца; царствованіе его продолжалось два года и восемь мѣсяцевъ; съ нимъ пресѣклось мужское поколѣніе дома Романовыхъ въ прямой писходящей линіи.



ГЛАВА III.

## Вступленіе на престолъ Анны Іоанновны и вер-

Петръ II скончался въ половинъ второго, въ почь съ 18-го на 19-е января. Многіе изъ сановниковъ всю ночь не покидали дворца, другіе ежечастно засылали гонцовъ узнавать о состояніи государя. Къпяти часамъ утра дворецъ былъ полонъ народа.

Князь Алексъй Григорьевичъ попробовалъ было заявить присутствующимъ о завъщаніи государя, но встрътилъ самый едиподушный отпоръ. Верховный Совътъ удалился во внутренніе покои, чтобы обсудить положеніе дълъ.

Верховный Тайный Совътъ состоялъ изъ шести членовъ, обыкновенно называвшихся верховниками. Это были: канцлеръ Головкинъ, вице-канцлеръ Остерманъ, князь Дмитрій Голицынъ и три Долгорукова — Василій Лукичъ, князь Алексъй Григорьевичъ, отецъ фаворита, и князь Михаилъ Владиміровичъ, сибирскій губернаторъ, братъ фельдмаршала. Остерманъ остался у тъла государя, присутствовалъ

при омовеніи и облаченіи его, самъ распорядился уложить въ гробъ и выставить въ торжественномъ залѣ дворца. Члены Верховнаго Совѣта собрались въ засѣданіе. Рѣшено было послать еще за фельдмаршаломъ Голицынымъ; ни онъ, ни кн. Василій Владиміровичъ Долгоруковъ не были членами Верховнаго Совѣта, но оба фельдмаршала были подполковники: одинъ — Преображенскаго, другой — Семеновскаго полковъ, и ихъ содѣйствіе было необходимо новому правительству.

Пошли просить и Остермана, но тотъ пришелъ только на минуту и со своей обычной тонкостью заявилъ, что онъ, какъ иностранецъ, не считаетъ себя въ правъ принимать участіе въ совъщаніи, въ которомъ будутъ располагать короною Россійской имперіи, прибавивъ, что подчинится мнѣнію большинства. Сказавъ это, онъ опять ушелъ къ тѣлу императора.

Верховники размъстились вокругъ большого стола подъ предсъдательствомъ стараго канцлера Головкина, кашлявшаго, дрожавшаго и боявшагося остановиться на какомъ бы то ни было ръшеніи. Правитель дълъ Верховнаго Совъта, Степановъ, готовился писать протоколъ. Я опишу это историческое засъданіе, согласно запискъ, найденной мною въ бумагахъ моего дъда и составленной имъ по свъдънямъ, полученнымъ отъ князя Василія Михайловича Долгорукова (Крымскаго), племянника фельдмаршала.

Засѣданіе велъ князь Дмитрій Михайловичъ Голицынъ. Смыслъ его рѣчи былъ слѣдующій: нѣсколько часовъ передъ тѣмъ угасла мужская линія императорской династін; законныхъ наслѣдниковъ у императора Петра I больше нѣтъ; считаться съ его незаконными дѣтьми нечего; завѣщаніе Екатерины недѣйствительно; Екатерина сама, какъ женщина низкаго происхожденія (выраженія его были крайне рѣзки), не имѣла права занимать престола и тѣмъ менѣе располагать Россійской короной. Завѣщаніе покойнаго императора, только что предъявленное, фальшиво.

Здѣсь Василій Лукичъ хотѣлъ его перебить, но фельдмаршалъ Долгоруковъ остановилъ его, заявивъ, что завѣщаніе это, дѣйствительно, фальшиво, что справедливѣе всего было бы возвести на престолъ царицу Евдокію (фельдмаршалъ былъ личный другъ царицы и преданъ ей всецѣло).

Голицыпъ продолжалъ. Доводъ въ пользу царицы Евдокіи онъ отклопилъ, заявивъ, что, отдавая должное достоинствамъ царицы, не можетъ не признать, что она только вдова государя, тогда какъ естъ три дочери царя Ивана, за коими всѣ законныя права. Выборъ Екатерины Ивановны затруднителенъ; за ней онъ признавалъ всѣ до-

стоинства, но супруга ея, герцога Мекленбургскаго <sup>1</sup>), считалъ злымъ и опаснымъ глупцомъ. Кандидатура герцогини курляндской Анны Іоанновны, по его мнънію, была наиболъе желательна.

Кн. Василій Лукичъ поспъшилъ согласиться. Онъ былъ одно время резидентомъ въ Митавѣ, былъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль очень близокъ съ герцогиней и надѣялся, возобновивъ дружбу, подчинить ее своему вліянію.

Совътъ согласился на избраніе Анны Іоанновны. Тогда Голицынъ заявилъ, что на комъ бы выборъ ни остановился, «надобно себв полегчить — чтобы воли себв прибавить». Осторожный Василій Лукичъ усомнился: «Хоть и зачнемъ это, но не удержимъ». «Неправда, удержимъ!» воскликнулъ Голицынъ.

Постановлено было избрать герцогиню курляндскую, ограничивъниператорскую власть. Засъданіе кончилось и члены Верховнаго Совъта отправились въ залъ объявить всъмъ присутствующимъ великую въсть. Большинство встрътило съ сочувствіемъ проектъ ограниченія самодержавной власти; иностранцы и нъмцы хмурились; архіепископъ Өеофанъ напомнилъ верховникамъ о завъщаніи Екатерины въ пользу малолътняго герцога Голштинскаго и его тетки в. к. Елизаветы Петровны — и вызвалъ ръзкое замъчаніе Дмитрія Голицына, сказанное въ непередаваемыхъ выраженіяхъ по адресу «незаконныхъ дътей Петра I».

Въ тотъ же день, въ 9 часовъ утра, всѣ члены генералитета, бывшіе въ Москвѣ, высшее духовенство, дворъ и вся московская знать — были собраны, по приглашенію, въ Лефортовскомъ дворцѣ.

Дмитрій Голицынъ произнесъ рѣчь, достойную и не лишенную краснорѣчія. Онъ объявилъ рѣшеніе Верховнаго Совѣта избрать герцогиню курляндскую на условіяхъ ограниченія самодержавія. Это не встрѣтило сочувствія членовъ нѣмецкой партіи и «новыхъ людей», но молчаливое недовольство ихъ прошло незамѣченнымъ, при бурной радости большинства людей старой русской партіи. Изъ нихъ приверженцами неограниченной власти оказался только небольшой кружокъ лицъ, лично преданныхъ герцогинѣ курляндской: Салтыковы 2), Трубецкіе, Головкины, старый князь Рамодановскій; всѣ остальные жаждали свободы, и намъ теперь совершенно непонятны неосторожность и ослѣпленіе членовъ Верховнаго Совѣта, задумавшихъ замѣ-

<sup>1)</sup> Злой нравъ герцога принудилъ Екатерину Іоанновну покинуть мужа и вернуться въ Россію.

мать Анны Іоанновны, царица Прасковья ⊖одоровна, была рожденная Салтыкова.

инть самодержавную власть одного лица властью еще болъе тяжелой и беззаконной—властью двухъ княжескихъ фамилій—Голицыныхъ и Долгоруковыхъ: на восемь членовъ Верховнаго Совъта (включая двухъ фельдмаршаловъ, приглашенныхъ на засъданіе 19-го января) было четыре Долгоруковыхъ и два Голицына.

Въ то же утро Верховный Совътъ собрался вновь и составилъ конституціонный актъ, подлинникъ котораго утерянъ 1) или, во всякомъ случаѣ, о существованіи его ничего неизвъстно. Нѣсколько текстовъ его были извлечены изъ донесеній иностранныхъ резидентовъ и напечатаны. Въ примѣчаніи я привожу эти варіанты 2).

Дмитрій Голицынъ предложилъ послать эти «кондицін» герцогинъ курляндской въ Митаву при депутаціи, состоящей изъ одного члена

Приводимъ пункты «Кондицій».

«Безъ онаго Верховнаго Тайнаго Совъта согласія (объщаемся): 1. — Ни съ къмъ войны не вчинять. 2. — Миру не заключать. 3. — Върныхъ нашихъ подданныхъ никакими новыми податьми не отягощать. 4. — Въ знатные чины, какъ статскіе, такъ и военные, сухопутные и морскіе, выше полковничья ранга не жаловать, ниже къ знатнымъ дъламъ никого не опредълять. — Гвардіи и прочимъ полкамъ быть подъ въдъніемъ верховнаго тайнаго совъта. 5. — У шляхетства живота и мнънія безъ суда не отнимать. 6. — Вотчины и деревни не жаловать. 7. — Въ придворные чины, какъ русскихъ, такъ и иностранцевъ безъ совъту верховнаго тайнаго совъта не производить. 8. — Государственные доходы въ расходъ не употреблять».

(Внъ нумераціи). «И всъхъ своихъ подданныхъ въ неотмънной своей милости содержать. А буде сего по сему объщанію не исполню, то лишена буду короны».

- 2) Изъ донесенія французскаго резидента Маньяна:
- 1. Императрица должна совътоваться съ Верховнымъ Совътомъ во всъхъ дълахъ государственнаго управленія.
- 2. Не должна объявлять войну, ни заключать миръ безъ совъта Верховнаго Совъта.
  - з. Не должна напагать никакихъ податей безъ согласія В. С.
- 4) Не должна назначать на высокія должности, ни производить въ чины выше пятаго класса безъ согласія В. С.
  - 5. Не должна ни ссылать, ни казнить бозъ предварительнаго суда.
  - 6. Не конфисковать имущества безъ приговора суда.
  - 7. Никакого имущества, принадлежащаго казив, не жаловать безъ согласія В. С.
- 8. Безъ согласія В. С. императрица не можеть ни выйти замужъ, ни назначить насл'єдника престола.

Эти пункты, сообщенные Маньяномъ, совершенно совпадають съ тъмъ, что было словесно передано моему прадъду княземъ Долгоруковымъ Крымскимъ.

Изъ донесенія Рондо, англійскаго резидента:

<sup>1)</sup> Авторь ошибается: этоть историческій документь, сперва подписанный а затымь разорванный императрицей Анной, находится въ Государственномъ Архивъ Мин. Ин. Дълъ.

Верховнаго Совъта, одного сенатора и одного генерала. Предложеніе фельдмаршала Долгорукова присоединить къ депутаціи и архіепископа вызвало ръзкое возраженіе Голицына, ненавидъвшаго поповъ и объявившаго, что духовенство опозорило себя участіемъ въ возведеніи на престолъ Екатерины, не имъвшей на то никакихъправъ. Выраженія его при этомъ были опять крайне ръзки. Онъ предложилъ избрать кн. Василія Лукича и сенатора князя Михаила Голицына, своего младшаго брата. Канцлеръ Головкинъ предложилъ еще родственника своего, генерала Леонтьева; оба предложенія были приняты. Въ этомъ же засъданіи составлена была и инструкція тремъ депутатамъ. Какъ оригиналъ, такъ и копіи этой инструкціи затеряны, но,—по свъдъніямъ, достойнымъ довърія,—извъстно, что въ ней особенно настанвалось на томъ, чтобы герцогиня курляндская удалила отъ себя своего фаворита Бирона. Депутація отъъхала вечеромъ того же дня, 19-го января 1730 года.

О подложномъ завъщаніи Петра II больше не было и ръчи. Князь Алексъй Григорьевичъ поторопился сжечь оба экземпляра.

Какъ только стало извъстно олигархическое содержаніе «кондицій», сосредоточивавшихъ всю власть въ рукахъ Верховнаго Совъта и дававшихъ ему даже право избирать своихъ членовъ, поднялась цълая буря негодованія.

По случаю предстоявшаго бракосочетанія Петра II въ январѣ 1730 г. въ Москвѣ были собраны всѣ представители высшей администраціи и знати. Собралось и дворянство гвардейское, армейское и даже отставное.

Москва была переполнена, и волненіе поднялось сильное. Приверженцевъ самодержавія было немного среди русскихъ, по къ нимъ

<sup>1.</sup> Императрица будеть безконтрольно распоряжаться только своими карманными деньгами (размъры суммы будуть опредълены), она будеть начальствовать только надъ отрядомъ гвардіи, назначеннымъ для ея личной охраны и карауловъ во двориъ.

<sup>2.</sup> Верховный Совыть будеть состоять изъ 12 членовъ. В. С. будеть выдать всы важный під дыла иностранной политики: войну, миръ, договоры. Для финансовъ В. С. будеть избрань государственный казначей, кот. должень будеть отдавать Сорыту самый точный отчеть о тосударственныхъ расходахъ.

<sup>3.</sup> Сенать изъ 30—36 членовь должень будеть предварительно разсматривать дъла, вносимыя въ В. С.

<sup>4.</sup> Будетъ учреждена палата низшаго шляхетства изъ 200 человъкъ, охраняющая права этого сословія.

<sup>5.</sup> Палата городскихъ представителей будетъ въдать интересы простого народа.

примыкала вся нъмецкая партія, всъ иностранцы и, подъ вліяніемъ Өеофана, все духовенство, за исключеніемъ только двухъ митрополитовъ (Лопатинскаго и Дашкова), личныхъ друзей: одинъ — Дмитрія Голицына, другой — семьи Долгоруковыхъ.

Духовенство, пренебреженное Верховнымъ Совътомъ, открыто стало во враждебное къ нему отношеніе. Тайныя депутаціи были отправлены изъ Москвы въ Митаву Өеофаномъ, графомъ Рейнгольдомъ Левенвольде, Семеномъ Салтыковымъ, Ягужинскимъ.

Посланный послъдняго, Петръ Спиридоновичъ Сумароковъ, гвардіи офицеръ (поэже оберъ-шталмейстеръ при Елизаветъ и Екатеринъ II), имълъ неосторожность показаться на улицахъ Митавы. Князь Василій Лукичъ, узнавъ о его пребываніи въ Митавъ, арестовалъ его и завладълъ довъренными Сумарокову письмами.

Всѣ эти тайныя петиціи совѣтовали герцогинѣ курляндской подписать на время «кондицін» Верховнаго Совѣта, но по пріѣздѣ въ Москву совершить переворотъ, участіе и содѣйствіе въ которомъ ей обѣщалось. Всѣ совѣтовали ей ѣхать въ Москву немедленно.

Салтыковы, Трубецкіе 1) и Головкины рѣшили воспользоваться всеобщимъ неудовольствіемъ, вызваннымъ дѣйствіями Верховнаго Совѣта, а также и горячими стремленіями широкихъ слоевъ дворянства къ ограниченію самодержавія, и вошли съ послѣдними въсношенія.

Задача этого сближенія и соглашенія была возложена на высшей степени умнаго, но совершенно безпринципнаго человѣка — Василія Никитича Татищева. За нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ онъ хлопоталъ о чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и званіи сенатора и обращался съ этимъ къ Ивану и Алексѣю Долгоруковымъ. Ему было грубо отказано. Долгоруковы ненавидѣли его не за недостатки, которыхъ сами были полны, но за европейское воспитаніе, за знанія и работоспособность — здѣсь Азія ненавидѣла Европу.

Татищевъ сталъ заклятымъ врагомъ Верховнаго Совъта и сблизился съ Салтыковыми, съ которыми былъ связанъ дальнимъ родствомъ.

Партія самодержавія, понявъ, что конституціонныя стремленія очень сильны въ дворянствъ, особенно въ богатыхъ его кругахъ, ръ-

<sup>1)</sup> Князь Ивань Юрьевичь Трубецкой быль третій фельдмаршаль. Не введенный въ Верховный Совьть, онь сталь ярымь сторонникомъ возстановленія самодержавія, за что быль впоследствіи Анной Іоанновной пожаловань званіємь сенатора, а затымь (1739 г.) назначень московскимь ген.-губернаторомь.



Императрица Анна Іоанновна.



шилась на крупныя уступки, въ надеждѣ въ будущемъ сумѣть воспользоваться обстоятельствами и, отнявъ уступленное, утвердить за новой государыней самодержавныя права. Къ партіи самодержавія примкнули два молодыхъ человѣка, дѣятельныхъ и энергичныхъ, сыгравшихъ крупную роль въ ближайшихъ событіяхъ: князь Антіохъ Кантемиръ и графъ Матвѣевъ. Первый былъ движимъ расчетомъ, второй личной ненавистью и враждой къ Долгоруковымъ.

Антіохъ Кантемиръ, младшій изъ четырехъ сыновей бывшаго молдавскаго господаря, князя Дмитрія Кантемира, отъ перваго его брака съ княжной Кантакузенъ, родился въ 1708 году. Отецъ его умеръ въ 1723 году, когда дъйствовалъ законъ о принудительномъ майоратъ, безъ обезпеченія на то права перворожденнаго (1714—1730). Принужденный этимъ закономъ оставить свое огромное состояніе (10,000 душъ) одному изъ сыновей, по выбору, и ненавидъвшій своего старшаго сына Матвъя, бывшій господарь вставилъ въ свое завъщаніе слъдующія слова: «Умоляю Его И. В. утвердить моимъ наслъдникомъ одного изъ монхъ трехъ (сына моего Матвъя исключаю) сыновей, на которомъ остановится всемилостивъйшій выборъ Его И. В. Признаю моего сына Константина лучшимъ изъ трехъ, сына же Антіоха наиболъе умнымъ и способнымъ...»

При этомъ онъ оставилъ все свое состояніе въ пожизненное владъніе второй своей женъ, рожд. княжнъ Трубецкой, на что не имълъ никакого права. Послъ его смерти разгорълся процессъ между вдовой (при содъйствіи Трубецкихъ и Нарышкиныхъ; послъдніе были ей родня по матери) и Константиномъ и Антіохомъ Кантемирами, — каждый изъ трехъ хотълъ захватить богатое наслъдство.

Въ царствованіе Петра II Константинъ Кантемиръ женился па кн. Анастасіи Голицыной, дочери Дмитрія Михайловича, члена Верховнаго Совъта. Это усилило его шансы, и онъ выигралъ процессъ. Антіохъ, взбъшенный неудачей, принужденный жить на маленькую пенсію младшаго члена семьи, въ скромномъ чинъ гвардін поручика, умный, энергичный, чувствующій свое превосходство, сталъ злъйшимъ врагомъ Верховнаго Совъта. Энергія его удвоилась, когда онъ задумалъ жениться на княжнъ Черкасской, единственной дочери и наслъдницы огромнаго состоянія въ 70,000 душъ. Для этого ему было необходимо войти въ милость и снискать довъріе матери ея, рожденной Трубецкой.

Графу Федору Андреевичу Матвъеву было двадцать пять лътъ. Внукъ боярина Матвъева, друга царя Алексъя Михайловича, наслъдникъ большого состоянія, Матвъевъ былъ уменъ, горячъ и всегда

дъятеленъ. Воспитанный иностранцемъ-гуверперомъ, дътство проведшій за границей, по взглядамъ своимъ онъ былъ культурнъе большинства своихъ современниковъ. Онъ былъ одинъ изъ первыхъ русскихъ, вызвавшій на дуэль. Каковъ бы ни былъ взглядъ на дуэль, ей приходится отдать предпочтеніе передъ кулачнымъ боемъ, не вышедшимъ еще тогда изъ обычая въ Россіи 1).

Въ іюнъ 1729 г. графъ Матвъевъ и герцогъ Де-Лиріа повздорили какъ-то за званымъ объдомъ и публично наговорили другъ другу ръзкостей. Матвъевъ вызвалъ де-Лиріа на дуэль. Посланникъ пожаловался канцлеру, тотъ довелъ дъло до Верховнаго Совъта. По распоряженію послъдняго, Матвъева посадили подъ арестъ и заставили извиниться передъ герцогомъ де-Лиріа. Верховный Совътъ не могъ дъйствовать иначе, но оберъ-камергеръ Иванъ Долгоруковъ, другъ герцога, позволилъ себъ послать сказать графу Матвъеву; что тотъ заслужилъ нъсколько добрыхъ ударовъ кнута.

Матвъевъ сталъ заклятымъ врагомъ Долгоруковыхъ.

Семенъ Салтыковъ поручилъ Татищеву составить записку. Въ этой запискъ, послъ обсужденія различныхъ формъ правленія, бъглаго очерка событій за послъднія два стольтія и довольно слабыхъ доводовъ, направленныхъ противъ ограниченія императорской власти,— доводовъ, среди которыхъ былъ забытъ единственный, имъющій серьезное значеніе: фактъ существованія кръпостного права, — авторъ приходилъ къ заключенію, что въ Россіи самодержавіе необходимо. Эта записка была выраженіемъ идей Салтыковыхъ, а для Татищева служила заручкой въ будущемъ. На случай возстановленія самодержавія, онъ подготовилъ себъ репутацію человъка, преданнаго этому образу правленія. Въ концъ записки, однако, было вставлено предложеніе, формулированное въ десяти параграфахъ, явно стремившееся ограничить царскую власть, уничтожить существующій Верховный Совътъ и перемъстить власть въ руки дворянства.

Вотъ содержаніе этихъ десяти параграфовъ:

1) Учредить Сенатъ, долженствующій служить опорой Е. И. В. въ управленіи Имперіей. Сенату состоять изъ 21 пожизненнаго члена. Въ число сенаторовъ принять восемь членовъ нынъ существующаго Верховнаго Совъта.

<sup>1)</sup> Такъ, напр., въ 1722 г. между княземъ-кесаремъ Иваномъ Өедоровичемъ Рамодановскимъ и сенаторомъ, дъйствительнымъ тайнымъ совътникомъ, княземъ Григоріемъ Өедоровичемъ Долгоруковымъ, бывшимъ посланникомъ въ Польшъ произошелъ кулачный бой.

- 2) Для внутренняго управленія, учрежденія налоговъ, объявленія войны—учредить Совътъ, состоящій изъ ста пожизненныхъ членовъ. Совъту собираться три раза въ годъ; въ промежуткахъ между сессіями засъдать постоянно третьей части членовъ Совъта.
- 3) Свободныя вакансін въ Сенатѣ и Совѣтѣ, такъ же, какъ вакансін на постъ президента и вице-президента различныхъ коллегій, губернаторовъ и вице-губернаторовъ различныхъ губерній, должно замѣщать по выборамъ въ общемъ соединенномъ засѣданіи Сената, Совѣта и совѣта президентовъ различныхъ коллегій. Назначеніе на высшіе военные посты— по выборамъ въ общемъ соединенномъ засѣданіи Сената, Совѣта и совѣта военныхъ генераловъ.

Въ этихъ засъданіяхъ каждому писать на билетахъ имя своего кандидата, дабы собранію удобно было представить на выборъ Е. И. В. трехъ кандидатовъ, получившихъ большинство голосовъ, или самому Совъту переизбрать одного изъ этихъ кандидатовъ, представивъ выборъ на утвержденіе Е. И. В. «Черезъ сей способъ», говорилось въ запискъ, «можно во всъхъ правленіяхъ людей достойныхъ имъть, несмотря на высокородство, въ которомъ много негодныхъ въ чины происходитъ».

- 4) Проектамъ законовъ надлежитъ быть выработанными цъ различныхъ коллегіяхъ и представленными въ Сенатъ, гдѣ они подлежатъ разсмотрѣнію, сравненію и обсужденію, на основаніи которыхъ вырабатывается законъ въ своей окончательной формѣ.
- 5) Въ Сенатъ, Совътъ, равно и въ различныхъ коллегіяхъ не должно засъдать одновременно: отцу и сыну, тестю и зятю, дядъ и племяннику. Равно не должно впредь засъдать одновременно въ Сенатъ двумъ членамъ одной фамиліи.
- 6) Начальникъ Тайной канцеляріи долженъ назначаться Е. И. В., два помощника его должны быть выбираемы Сенатомъ изъ числа дворянъ срокомъ на три мѣсяца. Должно назначать лицо знатной фамиліи для наблюденія за тѣмъ, чтобы, въ случаѣ ареста, у приговоренныхъ не было похищено имущество.
- 7) Слфдующія мфры надлежить принять: а) открыть школы для дворянских дфтей. b) Дворянамь не быть призываемыми къ службф ранфе восемпадцати лфтъ и не быть обязанными служить болфе двадцати лфтъ. c) Дворянамъ не должно нести службы простыми матросами, не отбывать, будучи на службф, какихъ-либо черныхъ работъ. d) Завести дворянскія кинги, въ кои внести всф дворянскіе роды происхожденія болфе давняго, нежели время царствованія имп. Петра І. e) Въ книги отдфльныя внести дворянскіе роды, пріобрфтшіе дворян-

ство въ послъднія три царствованія и владъющіе или дворянскими граматами или дарственными на владъніе кръпостными душами.

- 8) Составить опись имуществамъ духовнымъ; улучшить положеніе деревенскаго духовенства. Что касается до архіерейскихъ и монастырскихъ богатствъ излишекъ ихъ отчудить на нужды государства и благотворительныхъ учрежденій.
  - 9) Облегчить подати купцамъ и внимательно слъдить за развитемъ промышленности и торговли.
  - 10) Законъ принудительнаго майората уничтожить. Выработать новый законъ о наслъдованін, согласно уложенію царя Алексъя Михайловича.

Эта записка была полписана Семеномъ Салтыковымъ и самимъ Татищевымъ и представлена на одобреніе дворянства. Подъ ней подписались: сепаторы—князь Юсуповъ, кн. Черкасскій и Новосильцевъ; генераль - лейтенанты — Чернышевь и Ушаковь; тайные совътникиграфъ Иванъ Головкинъ, Иванъ Плещеевъ и Макаровъ; гофмаршалъ Шепелевъ, оберъ-шенкъ графъ Андрей Апраксинъ и гофмейстеръ Елагинъ; шталмейстеръ двора Кошелевъ; генералъ-майоры-Алабердеевъ, князь Барятинскій, Бибиковъ, два Грековыхъ, Лопухинъ, Петръ Измайловъ, кн. Шаховской, Сукинъ, Вельяминовъ, кн. Вяземскій, Петръ Воейковъ; дъйствит, статсксовътники — Баскаковъ, Дашковъ, графъ Михаилъ Головкинъ, Колтовскій, Кропотовъ, графъ Платонъ Мусинъ-Пушкинъ, Олсуфьевъ, Секитовъ, Сухотинъ, Вельяминовъ-Зерновъ и Зыбинъ, камеръ-юнкеръ князь Никита Трубецкой, 51 гвардіи офицеръ, 156 офицеровъ армін, между инми нѣсколько полковниковъ и бригадировъ. Наконецъ, 42 кавалергарда, т.-е. двъ трети эскадрона.

Въ то время, какъ составлялась эта записка и собирались подписи, Верховный Совътъ торжествовалъ побъду. Второго февраля Леонтьевъ вернулся изъ Митавы. Онъ привезъ въсть о принятіи герцогиней курляндской предложенныхъ ей кондицій. Привезъ также и арестованнаго и закованнаго въ кандалы Сумарокова, тайнаго посланца Ягужинскаго.

Верховный Совътъ собрался въ залѣ дворца и пригласилъ членовъ генералитета, чтобы сообщить имъ о принятіи кондиціи герцогиней курляндской. Князь Голицынъ, обратившись къ Ягужинскому, спросилъ его, не имѣетъ ли тотъ сказать чего противъ кондицій; Ягужинскій смущенно отвѣчалъ, что нѣтъ. Кн. Дмитрій Михайловичъ, обратившись къ статсъ-секретарю Степанову, сказалъ емучтобы онъ пригласилъ оберъ-шталмейстера пройти въ сосѣдній залъ

для объясненій. Тамъ фельдмаршалъ Долгоруковъ встрѣтилъ Ягужин-скаго гнѣвной рѣчью, сорвалъ темлякъ съ его шпаги и приказалъ его немедленно арестовать.

Извѣстіе объ арестѣ мгновенно облетѣло присутствующихъ; старый канцлеръ Головкинъ, тесть оберъ-шталмейстера, поблѣднѣлъ и былъ охваченъ припадкомъ нервной дрожи. Онъ всталъ и, ни слова не сказавъ, уѣхалъ домой. Вечеромъ того же дня, онъ, его дочь, сыновья и зятья пріѣхали къ Голицыну умолять о помилованіи Ягужинскаго, котораго Верховный Совѣтъ присудилъ къ смертной казни. Смертная казнь была отмѣнена, но Ягужинскій остался въ заключеніи, такъ же, какъ и Сумароковъ.

Проектъ Татищева — Салтыковыхъ, о которомъ я говорилъ, былъ представленъ въ Верховный Совътъ черезъ нъсколько дней по возвращени Леонтьева 1). Верховники отклонили его ръзкимъ заявленіемъ, въ которомъ говорилось, что только Верховному Совъту причадлежитъ право составлять проекты, обсуждать ихъ и приводить въ исполненіе.

Отвътъ этотъ, составленный графомъ Өедоромъ Апраксинымъ, былъ подписанъ всѣми членами Верховнаго Совѣта, за исключеніемъ Остермана; ловкій дипломать, чтобы не быть замъщеннымъ въ дъло, сослался опять на свое, иностранное происхожденіе, прикинулся больнымъ, заперся у себя въ кабинетъ и, чтобы не давать подписи, забинтовалъ правую руку, увъряя, что у него подагра. Канцлеръ Головкинъ, два сына котораго подписали Татищевскій проектъ, -- подписаль отвътъ Верховнаго Совъта, чтобы заручиться въ обоихъ лагеряхъ. Угрозами и давленіемъ удалось собрать подписи людей малодушныхъ, находившихся въ зависимости отъ Верховнаго Совъта или въ родствъ съ Голицыными и Долгоруковыми. Между другими подписались — фельдмаршалъ Трубецкой, старый графъ Мусинъ-Пушкинъ (сынъ котораго, Платонъ, подписалъ проектъ Татищева), генералъ Матюшкинъ, сенаторъ кн. Михаилъ Михайловичъ Голицынъ, сенаторъ Мамоновъ, сенаторъ Наумовъ, князья Сергъй и Иванъ Долгоруковы, братья Алексъя. Старый баронъ Шафировъ, князь Алексъй Голицынъ, сынъ Дмитрія Михайловича, генералъ Левъ Измайловъ и Александръ Бутурлинъ, оба зятья фельдмаршала Голицына, московскій губернаторъ Плещеевъ, оберъ-комендантъ Еропкинъ, правитель

<sup>1)</sup> Леонтьевъ былъ произведенъ Верховн. Сов. въ генер.-лейтенанты, но Имп. Анна не пожелала утвердить это назначение и несмотря на покровительство гр. Головкина, ему былъ возвращенъ чинъ только черезъ два года.

дълъ Верховнаго Совъта Степановъ, русскій резидентъ въ Варшавъ Миханлъ Бестужевъ-Рюминъ, находившійся въ Москвъ. Угрозами были собраны 37 подписей офицеровъ гвардін и армін, 14 кавалергардовъ, 21 подпись мелкихъ дворянъ и то, что любопытнъе всегомы видимъ, среди подписей подпись Ивана Колтовскаго, нодписавшаго проектъ Татищева и имъвшаго низость поставить свою подпись подъ отвътомъ Верховнаго Совъта на этотъ проектъ.

Отвътъ верховниковъ вызвалъ большое негодованіе. Пятнадцатью членами генералитета былъ составленъ новый проектъ и представленъ въ Верховный Совътъ. Требованія новаго проекта были скромны: 1.— Число членовъ В. С. увеличить до двънадцати, съ запрещеніемъ на будущее время назначать двухъ членовъ одной фамиліи. 2.—Вакантныя мъста въ Верховномъ Совътъ замъщать а) или по выбору генералитета изъ тройного списка кандидатовъ, представленнаго Верховнымъ Совътомъ, b) или по выбору Верховнаго Совъта изъ тройного списка кандидатовъ, представленнаго генералитетомъ. И эта скромная петиція была отвергнута. Возмущеніе было всеобщее.

Верховный Совътъ увидълъ необходимость пойти на уступки, по уступки, предложенныя имъ, были недостаточны. Верховники согласились увеличить число членовъ Совъта до двънадцати, число членовъ одной фамиліи, имъющихъ право засъдать въ Совътъ, ограничили двумя, соглашались на назначене членовъ Совъта императрицей, но лишь на томъ услови, чтобы государыня назначала ихъ исключительно изъ числа кандидатовъ, представленныхъ самимъ Верховнымъ Совътомъ. Объщали въ дълахъ важныхъ принимать во вниманіе митыля Сената, генералитета и знати и въ вопросахъ, касающихся духовенства, совътоваться съ епископами (это послъднее объщаніе дано было подъ впечатлъніемъ энергичнаго противодъйствія, оказаннаго Совъту духовенствомъ съ Архіепископомъ Өеофаномъ во главъ). Но, говоря о дълахъ важныхъ, ничто не было указано опредъленно и по существу не было дано никакого объщанія.

Уступки болѣе значительныя были предложены дворянству и иѣмцахъ. Было обѣщано сохранить привилегіи, данныя балтійскимъпровинціямъ Петра I и вмѣстѣ съ тѣмъ уравнять дворянство этихъпровинцій въ правахъ съ русскими дворянами. Уступки эти были формулированы въ слѣдующихъ условіяхъ, содержавшихъ для того времени довольно значительное расширеніе правъ.

а) Дворяне не будутъ принуждаемы служить ни солдатами, ни матросами.

- b) Будутъ открыты военныя школы для дворянъ, послѣ обученія въ которыхъ дворяне будутъ причисляться къ арміи въ младшемъ офицерскомъ чинѣ и къ флоту въ чинѣ гардемарина.
- с) Конфискацін будутъ уничтожены. Имущества приговоренныхъ и сосланныхъ будутъ передаваться ихъ законнымъ наслъдникамъ.
- d) Сенаторы, президенты и члены различныхъ коллегій и главныхъ канцелярій будутъ выбираться дворянствомъ.
- е) Будетъ оказано покровительство купцамъ. Патентный сборъ уменьшенъ и монополіи уничтожены.
  - f) Столица окончательно переносится въ Москву.
- g) Совътъ объщаетъ облегчить положение кръпостного люда, съ характерной для времени оговоркой, что ни одинъ кръпостной не можетъ быть допущенъ на государственную службу.

Этимъ уступкамъ недоставало только одного: гарантіи, что онъ будутъ приведены въ исполненіе.

По существу власть перемъщалась изъ рукъ одного государя въ рукн 12 неограниченныхъ правителей. Деспотизмъ замъняется олигархіей. Дворянство не могло, не хотъло и не должно было согласиться на это.

Анна Іоанновна выбхала изъ Митавы 29-го янв.; она бхала черезъ Ригу, Новгородъ, Тверь; вездѣ была встрѣчена колокольнымъ звономъ, вездѣ ей были оказаны подобающія ея сану почести, но все время пути она была подъ строгимъ надзоромъ Василія Лукича. Съ нею фхали дѣти Бирона, но Биронъ остался въ Митавѣ. Верховный Совѣтъ поставилъ это своимъ главнымъ условіемъ. Въ Митавѣ во время первой аудіенціи трехъ депутатовъ Биронъ, единственный изъ всѣхъ приближенный герцогини, позволилъ себѣ остаться въ ея кабинетѣ. Киязь Василій Лукичъ приказалъ ему выйти. Биронъ отказался, тогда Долгоруковъ, взявъ его за плечи, вывелъ изъ комнаты. Долгоруковы дорого заплатили за это оскорбленіе.

Императрица пріфхала 10-го февраля въ Всфсвятское, подъ Москвой, гдф была встрфчена двумя своими сестрами. На слфдующій день, 11-го, были похороны императора Петра II, а 15-го, въ воскресенье, Анна Іоанновна торжественно въфхала въ Москву. Впереди кортежа фхали верхомъ: фельдмарш. Долгоруковъ съ братомъ, фельдмаршалъ Голицынъ и Дмитрій Мих. Голицынъ, канцлеръ Головкинъ, князь Алексфй Григорьевнчъ Долгоруковъ. Около ста лицъ знатифишихъ фамилій, съ кн. Шаховскимъ во главф; кавалергарды, съ поручикомъ-сенаторомъ Мамоновымъ во главф; наконецъ, императорская карета, запряженная восьмеркой цугомъ; справа фхали кн. Василій Лукичъ и ге-

нералъ Леонтьевъ, слѣва—сенаторъ Михаилъ Голицынъ и генералъмайоръ графъ Шуваловъ.

По всему пути отъ Всъсвятскаго и по Тверской, до часовии Иверской Божіей Матери, были разставлены восемь пъхотныхъ полковъ, а отъ Иверской, на Красной площади и въ Кремлъ выстроены два гвардейскихъ полка. Все московское духовенство, черное и бълое, ожидало императрицу подъ сводами и возлъ Иверской часовни. Входъ временно былъ расширенъ и образъ, вывъшенный съ боку, нъсколько дней оставался снаружи, подъ дождемъ и снъгомъ; это вызвало сильное недовольство въ народъ. Въ Вознесенскомъ соборъ императрица была встръчена высшимъ духовенствомъ и всъми, кому возрастъ или бользненное состояніе не дозволяли състь на лошадь. Недоставало только двухъ лицъ: находившагося въ заключения Ягужинскаго и вицеканцлера Остермана, который продолжалъ больть подагрой и осторожно наблюдалъ ходъ событій изъ своего кабинета.

Надзоръ кн. Василія Лукича не ослабъвалъ и въ Москвъ. Онъ поселился въ комнатахъ, смежныхъ съ апартаментами императрицы и безъ его разръшенія къ ней никому не было доступа; такое положеніе оскорбляло и раздражало ее и становилось очевидно, что оно долго длиться не можетъ.

Нельзя было также запретить императрицѣ видѣть своихъ сестеръ и не допускать къ ней кавалерственныхъ дамъ. Герцогиня Мекленбургская, Екатерина Ивановна, царевна Прасковья Ивановна, баронесса Остерманъ, княгиня Черкасская, Чернышева, Ягужинская, мужъ которой былъ въ заключеніи, графиня Головкина и другія—составляли ея интимный кружокъ и рады были помочь полузаключенной государынѣ. Особенно энергично дъйствовала молодая 22-лѣтняя Салтыкова, рожденная Трубецкая, невѣстка Семена Салтыкова. Прибѣгали къ самымъ разнообразнымъ способамъ. Архіепископъ Өеофанъ поднесъ императрицѣ часы. Салтыкова предупредила государыню, что она найдетъ въ нихъ цѣлый планъ дѣйствій, составленный Өеофаномъ. Нѣсколько разъ въ день приносили императрицѣ маленькаго Карла Бирона (ему было 1 годъ и четыре мѣсяца), и въ его одеждѣ она постоянно находила письма.

Времени терять было нельзя. Въ пятинцу, 20-го февраля, по распоряжению Верховнаго Совъта, присягали императрицъ и отечеству. Дмитрій Голицынъ предлагалъ заставить присягать «императрицъ и Верховному Совъту», но другіе верховники на это не ръшились.

Дворянство обратилось къ государынъ съ петиціей, въ которой просило созвать совътъ дворянъ и поручить ему обсужденіе вопроса

о выборъ наиболъе желательной формы правленія. Салтыковы, Трубецкіе, Головкины, Барятинскіе, Антіохъ Кантемиръ, -- словомъ, лица, стремившіяся изъ личныхъ цілей къ возстановленію самодержавія, соединились съ конституціоналистами, різшивъ временно воспользоваться ихъ услугами и при первой возможности разрушить ихъ планы. Это нмъ, какъ извъстно, удалось. 23-го и 24-го февраля въ домъ князя Черкасскаго, на Никольской, и у князя Барятинскаго — на Поварской происходили многолюдныя собранія. Собравшіеся у Барятинскаго 24-го вечеромъ послали Татищева въ собраніе къ Черкасскому, чтобы обсудить петицію на имя императрицы и притти къ общему соглашенію, которое и состоялось. Въ этой петицін указывали императрицъ на нежеланіе Верховнаго Совъта считаться съ мнъніемъ общества, умоляли ее соблаговолить созвать совътъ изъ двухъ членовъ отъ каждой дворянской фамилін, поручить этому сов'ту разсмотр'ть всъ конституціонные проекты, представленные за послъднія пять недъль, и дозволить ему выработать статутъ государственнаго устройства въ Россіи. Текстъ петиціи былъ составленъ Антіохомъ Кантемиромъ. Татищевъ вернулся къ Барятинскому, гдф все собраніе, въ числъ 74 человъкъ, подписалось подъ составленной Кантемиромъ петиціей и in corpore отправилось въ домъ Черкасскаго. Собравшіеся у Черкасскаго, въ числъ 93 человъкъ, также поставили свою полпись.

Антіохъ Кантемиръ, графы Матвѣевы и Өедоръ Апраксинъ (составлявшій за иѣсколько дней передъ тѣмъ текстъ отвѣта Верховнаго Совѣта) провели всю ночь, собирая подписи. Къ утру петиція была подписана 58 офицерами гвардін и 37 кавалергардами. Вмѣстѣ съ тѣмъ было дано знать дворянамъ прибыть лично во дворецъ къ 8 ч. утра. Императрица была освѣдомлена о всемъ, что происходило. Князья Барятинскій и Черкасскій, предупрежденные о намѣреніи Верховнаго Совѣта ихъ арестовать, уѣхали изъ дому и провели ночь: одинъ у Алексѣя Шаховского, другой у Платона Мусинъ-Пушкина. Въ среду, 25-го февраля, къ 8 ч. утра, дворяне начали съѣзжаться во дворецъ. Въ этотъ день солдаты Семеновскаго полка несли караулъ во дворцѣ; Семенъ Салтыковъ, майоръ этого полка, пользовался ихъ полнымъ довѣріемъ. Собралось около 800 человѣкъ, включая офицеровъ гвардіи, которыхъ прибыло очень много.

Черкасскій прітьхаль къ 10 часамь, въ сопровожденіи своего деверя Никиты Трубецкого, Барятинскаго, двухъ Головкиныхъ, стараго фельдмаршала Трубецкого (дядя княгини Черкасской), Шаховского, Татищева и Антіоха Кантемира. Дворецъ былъ уже полонъ народа

н Верховному Совъту было бы невозможно ихъ арестовать. Императрица велѣла пригласить верховниковъ, засѣдавшихъ въ это время въ Совътъ. Въ сопровожденіи членовъ Верховнаго Совъта и сестры своей, герцогини Мекленбургской, она вышла къ дворянамъ. Фельдмаршалъ Трубецкой подалъ ей петицію, но, въ виду его природнаго заиканья, Татищевъ долженъ былъ ее прочесть. Верховники были ошеломлены; князь Василій Лукичъ предложиль государынъ пройти въ ея кабинетъ, чтобы обсудить дъло. Въ залъ поднялся шумъ; герцогиня Мекленбургская, съ несвойственной ей находчивостью, подала императрицъ перо, замътивъ: «Не время обсуждать, надо согласиться». Анна Іоанновна написала на петиціи: «Быть по сему», и своимъ громкимъ мужскимъ голосомъ объявила, что не находится въ безопасности, и, обратившись къ Семену Салтыкову, поручила ему командованіе надъ дворцовой стражей, и произвела его, тутъ же, въ подполковники Семеновскаго полка, приказавъ повиноваться только ея приказамъ. Фельдмаршалъ Долгоруковъ и кн. Дмитрій Михайловичъ Голицынъ хотъли высказать свое мнъніе; тогда въ залъ поднялся страшный шумъ, слышались возгласы о томъ, что ослушниковъ воли Ея И. В. надо выбросить изъ окна.

По заранъе обдуманному плану императрица пригласила членовъ Верховнаго Совъта къ объду. Дворяне, собиравшіеся уъзжать, были задержаны и имъ было предложено собраться въ большомъ залъ. Тамъ партія Салтыковыхъ заговорила о крайнемъ неудобствъ и затруднительности долгаго обсужденія и разсмотрънія различныхъ конституціонныхъ проектовъ.

Нѣсколько генераловъ и офицеровъ гвардіи, заранѣе настроенныхъ Семеномъ Салтыковымъ, кричали о необходимости немедленно покончить дѣло. Рѣшено было составить тутъ же новую петицію и просить императрицу:

- 1. Уничтожить Верховный Совътъ.
- 2. Учредить Сенатъ изъ 21 члена.
- 3. Возстановить самодержавіе.
- 4. Но разрѣшить дворянству выбирать: а) сенаторовъ, b) губернаторовъ, c) президентовъ коллегій.
  - 5. Имъть въ виду облегчение налоговъ.

Послъ объда императрица опять вышла къ дворянамъ и Антіохъ Кантемиръ прочелъ ей новую петицію.

Анна Іоанновна приказала принести копдиціи, подписанныя ею въ Митавъ. Бумага немедленно была принесена первымъ секретаремъ Сената, совътникомъ Масловымъ, и вручена императрицъ кияземъ

Черкасскимъ. Обернувшись къ Долгорукому, государыня сказала ему: «Василій Лукичъ, ты меня, стало быть, обманулъ?» и разорвала бумагу.

Раздалось «ура!». Императрица приказала Чернышеву послать за Ягужинскимъ и привести его немедленно. Она приняла его очень милостиво, поблагодарила за предаиность и возстановила его въ званіи оберъ-шталмейстера.

Послѣ чтенія новой петиціи Анна Іоанновна объявила, что возстановляєтся самодержавіе, и не прибавила ни слова больше: не было дано ни малѣйшаго объщанія. Салтыковы, объединившіеся съ нѣмецкой партіей, превосходно повели дѣло. Верховный Совѣтъ былъ побѣжденъ, но побѣда, которую конституціоналисты думали одержать, досталась приверженцамъ самодержавія. День, начавшійся возмущеніємъ противъ олигархін, казалось, долженъ былъ кончиться утвержденіємъ конституціи. Вмѣсто этого было возстановлено самодержавіе и дворянство оставлено въ рабствѣ, болѣе тяжеломъ, чѣмъ когдалибо. Князь Голицынъ, выходя изъ дворца, сказалъ своимъ товарищамъ: «Пиръ былъ готовъ, но званые не захотѣли притти. Знаю, что головой отвѣчу за все, что произошло, но я старъ, жить мнѣ недолго. Тѣ, кто переживутъ меня, натерпятся вволю».

Въ тотъ же вечеръ курьеръ былъ посланъ въ Митаву, чтобы спѣшно призвать Бирона ко двору русской императрицы. Черезъ девять дней фаворитъ былъ въ Москвѣ.

На слъдующій день послъ возстановленія неограниченной императорской власти Остерманъ совершенно поправился. Ноги его, которымъ подагра мъшала двигаться, носили его быстро и легко; рука, бывшая не въ силахъ поднять перо, кръпко жала руку повыхъ любимцевъ.

Остерманъ, Карлъ Густавъ Левенвольде и Биронъ стали во главъ нъмецкой партіи. Чтобы съ меньшимъ трудомъ ослабить русское дворянство, они стали искусно съять въ немъ раздоръ.

Первыми жертвами этого страшнаго царствованія были Долгоруковы: фаворитъ Петра II, Иванъ, его отецъ, братья, дяди; затѣмъ Василій Лукичъ, позже старый фельдмаршалъ Василій Владиміровичъ. Послѣ ссылки Долгоруковыхъ насталъ чередъ преслѣдованія Голицыныхъ, по отношенію къ которымъ въ первые дни царствованія нѣмецкая партія выказала много ласки и лести.

Это необходимо было, чтобы заставить ихъ отвернуться отъ Долгоруковыхъ. Уничтожить эти двѣ семьи было легче одну за другой.

Такъ же ловко и умѣло выбирались члены новаго Сената <sup>1</sup>) и навначались новыя лица ко двору.

28-го апръля Анна Іоанновна короновалась и осыпала въ этотъ день милостями всъхъ, кто велъ борьбу противъ Верховнаго Совъта. Такова была неудавшаяся попытка введенія конституцін въ 1730 г.



<sup>1)</sup> Навначенные 21 сенаторъ были: Канцлеръ Головкинъ, фельдмаршалы Голицынъ, Долгоруковъ, Трубецкой, дъйств. тайн. совътники, князь Вас. Лукичъ Долгоруковъ, Дмитрій Голицынъ, Остерманъ, князь Рамодановскій (дядя императрицы), Ягужицскій, князь Алексьй Черкасскій, Чернышевъ, Мамоновъ, Ушаковъ, князь Юсуповъ, Семенъ Салтыковъ, князь Георгій Трубецкой, князь Барятинскій, Сукинъ, кн. Григорій Урусовъ, Василій Новосильцевъ и графъ Михаилъ Головкинъ.—Салтыковъ отказался и былъ замѣненъ Шаховскимъ. Князь Рамодановскій умеръ 16-го того же мѣсяца и былъ замѣщенъ генералъ-майоромъ Таракановымъ.



ГЛАВА: IV.

## Ссылка Долгоруковыхъ.

Биронъ и Карлъ Густавъ Левенвольде, ставши во главъ итмецкой парти, ръшили, какъ я говорилъ уже, поссорить Голицыныхъ съ Долгоруковыми, съ тъмъ, чтобы тъмъ легче было погубить ихъ поочередно. Шестого марта, въ день многочисленныхъ назначеній при новомъ дворъ, Голицыны были осыпаны милостями: фельдмаршалъ Голицынъ и кн. Дмитрій Михайловичъ назначены сенаторами, княгиня Голицына, жена фельдмаршала — оберъ - гофмейстериной, князь Куракинъ, ея братъ и Алексъй Голицынъ, сынъ кн. Дмитр. Михайловича — шталмейстерами. Въ этотъ же день генералъ-лейтенанты Ушаковъ и кн. Юсуповъ получили приказъ сдълать обыскъ и отобрать всъ драгоцънности, лошадей, охотничыхъ собакъ и пр., принадлежавшее двору имущество, похищенное князьями Алексъемъ и Иваномъ Долгоруковыми во дни ихъ могущества.

Долгоруковы, дъйствительно, присвоили себъ великолъпные брилліанты, конфискованные у Меншикова, вмъстъ съ другими, принадлежавшими казиъ, завладъли частью дворцовой посуды и перевели въ свои конюшни лучшихъ лошадей и лучшихъ собакъ царской охоты. Надо, впрочемъ, прибавить, что ихъ предшественникъ Меншиковъ грабилъ всю свою жизнь и въ очень широкихъ размѣрахъ. Бироиъ, занявшій недавнее положеніе Долгоруковыхъ, превзошелъ въ своей алиности и ихъ, и Меншикова, и всѣхъ временщиковъ, которые когда-либо существовали.

Было извъстно, что княжна Долгорукова беременна отъ Петра II; ждали ея родовъ, чтобы послъ нихъ начать преслъдованіе семьи 1). Въ среду, 1-го апръля, она разръшилась отъ бремени мертворожденной дочерью и черезъ недълю надъ семьей разразилась гроза. 8-го апръля кн. Василій Лукичъ былъ назначенъ губернаторомъ въ Сибирь; князь Михаилъ Владиміровичъ, братъ фельдмаршала — губернаторомъ въ Астрахань; князь Иванъ Григорьевичъ, братъ Алексъя — воеводой въ Вологду; на слъдующій день, 9-го апръля, князь Александръ Григорьевичъ (братъ Алексъя) былъ назначенъ воеводой въ городокъ Алатырь за 617 в. отъ Москвы, а князья Алексъй и Сергъй Григорьевичи сосланы въ дальнія вотчины. Алексъю назначено было его Никольское — въ нынъшней Пензенской губерніи.

14-го апръля князь Василій Лукичъ былъ также сосланъ въ одну изъ своихъ дальнихъ деревень. Грозный манифестъ былъ изданъ противъ всей семьи Долгоруковыхъ, и князь Михаилъ Владиміровичъ, не уъхавшій еще въ Астрахань, также сосланъ.

Князь Алексъй Григорьевичъ вытхалъ со всей семьей въ свое пензенское помъстье. Ъхали медленио, отдыхая подолгу, въ сопровождении сотни слугъ и итсколькихъ своръ охотинчънхъ собакъ. Недалеко отъ Касимова, приблизительно на полпути, ръшили отдохнутъ и поохотиться въ одномъ изъ помъстій княгини. Эта остановка на итсколько недъль была тъмъ болъе необходима, что княжна была еще слаба (вытхали на 12-й день послъ ея родовъ) и здоровье ея требовало отдыха.

Биронъ представилъ императрицѣ это временное пребываніе въ другомъ, не указанномъ ею имѣніи, какъ актъ дерзкаго ослушанія. 12-го іюня вышелъ новый указъ: князь Алексѣй Григорьевичъ съ семьей былъ сосланъ въ Березовъ. Братья его, Серпѣй и Иванъ, сосланы: одинъ—въ Раненбургъ, другой въ Пустозерскъ; князь Василій Лукичъ посланъ въ Соловецкій монастырь. Младшій изъ братьевъ Алексѣя, Александръ, отправленъ на службу во флотъ на Каспійскомъ морѣ.

<sup>1)</sup> Кн. П. В. Долгоруковъ и въ этомъ случаћ, какъ и во многихъ другихъ, не подтверждаетъ никакими ссылками на авторитетные источники сообщаемый имъ фактъ. Надо думать, что онъ основываетъ свои извъстія этого характера на семейныхъ преданіяхъ.

Сестра (бывшая замужемъ за Салтыковымъ, но разошедшаяся съ нимъ вслъдствіе его грубаго обращенія) заточена въ монастырь въ Нижнемъ-Новгородъ. На содержаніе ея было положено по 50 копеекъ въ сутки.

15-го іюля—новый указъ.—Все имущество кн. Алексѣя Григорьевича, имущества его сыновей, братьевъ Ивана и Сергѣя, и кн. Василія Лукича были конфискованы. Каждому было назначено по 1 рублю въдень на содержаніе, слугамъ также—по рублю.

Помъстья ихъ перешли въ казну за исключеніемъ подмосковныхъ, причисленныхъ къ личному имуществу императрицы. Подмосковныя эти были: Горенки, Волынское и Хотунь, принадлежавшіе Алексъю, и Неклюдово—имъніе Василія Лукича.

Баронъ Шафировъ выхлопоталъ своему зятю, Сергѣю Долгорукому, 9-го ноября того же года возвращение одного изъ его помѣстій (Замотрина).

Въ тотъ самый день, когда ръшалась судьба Долгоруковыхъ, 8-го апръля, князь Иванъ Алексъевичъ, бывшій любимецъ Петра II, вънчался въ Горенкахъ съ графиней Натальей Борисовной Шереметевой.

Наталья Борисовна родилась 17-го января 1714 года. Она была дочь извъстнаго фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, тогда уже семидесятил тняго старика, и его второй жены Анны Петровны, рожденной Салтыковой <sup>1</sup>). Ей было 5 л'ьтъ, когда умеръ ея отецъ. Четырнадцати, потерявъ мать, она осталась круглой сиротой на попеченіи брата Петра, который быль только на годъ старше нея. Братъ и сестра совершенно не походили другъ на друга. Графъ Петръ Борисовичъ былъ глупый и напыщенный человъкъ, безъ сердца и безъ правилъ. Сестра была его полная противоположность. Красавица, умница, съ чуткой любящей душой — она была олицетвореніемъ физической и душевной красоты: Ей было 15 лътъ, когда Иванъ Долгоруковъ, любимецъ государя, братъ его невъсты, оберъ-шталмейстеръ, двадцатилътній красавецъ, просиль ея руки. Она полюбила его н съ радостью согласилась на уговоры братьевъ, сестеръ и родныхъ, которые рады были этому браку изъ честолюбія. Обрученіе состоялось въ Шереметьевскомъ дворцѣ, на Воздвиженкѣ, въ среду 24-го декабря 1729 г., съ большой пышностью, въ присутствіи государя. двора и всего московскаго общества. Вся семья и родня Шеремете-

<sup>1)</sup> По первому мужу Нарышкина, вдова Льва Нарышкина, дяди Петра I по матери.

выхъ, гордая будущимъ родствомъ съ государемъ, на рукахъ носила Наталью Борисовну, окружала ее ласками, лестью, стараясь заранъе купить ея расположение и покровительство.

19-го января Петра II не стало. Положеніе князя Ивана круто измѣнилось, а вскорѣ несчастья посыпались на всю семью. Тогда вся родня стала уговаривать Наталью Борисовну отказать жениху. Она не колебалась. Никто изъ семьи, кромѣ двухъ захудалыхъ старушекъ изъ дальней родни, не пріѣхалъ на ея свадьбу. На другой день послѣ вѣнчанья пришла вѣсть о ссылкѣ всей семьи. Съ молодой женщиной никто не пріѣхалъ проститься, и брать ея, обладавшій огромпымъ состояніемъ, имѣлъ низость присвоить приданое сестры, пославъ ей въ помощь тысячу рублей.

Только старая гувернантка, воспитавшая молодую княгиню, и преданная горничная, служившая при ней давно и носившая ее когда-то на рукахъ, поъхали вмъстъ съ ней въ далекій трудный путь.

Въ старости, въ 1770 году, за годъ до смерти, Наталья Борисовна, уже тринадцать лътъ монахиня Фроловскаго монастыря въ Кіевъ, набросала для своего сына и его жены свои воспоминанія объ обрученіи своемъ, свадьбъ и ссылкъ.

## Записки княгини Наталіи Борисовны Долгоруковой.

Какъ скоро вступила государыя въ самодержавство, такъ и стали искоренять нашу фамилію; не такъ бы она злобна была на насъ, да фаворитъ ея, который былъ безотлучно при ней, онъ старался нашъ родъ истребить, чтобъ его на свътъ не было; по той злобъ, когда ее выбирали на престолъ, то между прочими пунктами написано было, чтобъ онаго фаворита, который быль при ней камергеромъ, въ наше государство не ввозить: потому что они жили въ своемъ владенін; хотя она и наша принцесса, да была выдана замужъ; овдовъвши, жила въ своемъ владъніи, а оставить и его въ своемъ домъ, чтобъ онъ у насъ ни въ какихъ дълахъ не былъ, къ чему она и подписалась. Однако злодфи многіе, недоброжелатели своему отечеству, всф пункты перем'тьнили и дали ей во всемъ волю и все народное желаніе уничтожили и его къ ней попрежнему допустили. Какъ опъ усилился, побравъ себъ знатные чины, первое возымълъ дъло съ нами, и искалъ, какими бы мърами насъ истребить изъ числа живущихъ. Такъ публично говорилъ: дома той фамиліи не оставлю! Что онъ не напрасно говорилъ, но и въ дъло произвелъ. Какъ онъ уже взошелъ

на великую степень, онъ не могъ уже на насъ спокойными глазами глядъть. Онъ насъ боялся и стыдился; зналъ нашу фамилію, за сколько л'тъ рожденные князья имъли свое владъніе; сколькимъ коронамъ заслужили. Всъ предки нашъ родъ любили за върную службу къ отечеству, живота своего не щадили; сколько на войнахъ головы свои положили! За такія ихъ знатныя службы были отъ государей отмънно награждены великими чинами, кавалеріями, и въ чужихъ государствахъ многимъ спокойствіе д'ьлали, гдф имя ихъ славно; а онъ быль самый подлый человъкъ, а дошелъ до такого великаго градуса, однимъ словомъ сказать, только одной короны не доставало! Уже всь въ руки его цъловали, и что хотъль, то дълаль: уже титуловали его ваше высочество; а онъ не что иное былъ, какъ башмачникъ: на дядю моего сапоги шилъ. Сказываютъ, мастеръ превеликой былъ; да красота его до такой великой степени довела. Бывши такихъ высокихъ мыслей, думалъ, что не удастся ему до конца привести свое намъреніе, онъ не истребить знатные роды; (но) такъ и сдівлаль: не только нашу фамилію, но другую такую же знатную фамилію сокрушиль, разорилъ и въ ссылку сослалъ. Уже все ему было покорено. Однако о томъ я буду молчать, чтобъ не перейтить предъловъ; я намърена только свою бъду писать, а не чужіе пороки обличать.

Не зналь онь, чемъ начать, чтобъ насъ сослать. Первое, всехъ сталь къ себъ призывать изъ тъхъ же людей, которые прежде намъ друзья были; ласкалъ ихъ, выспрашивалъ, какъ мы жили, и не д'ълали ли кому обиды, не брали ли взятокъ? Н втъ, никто ничего не сказалъ. Онъ этимъ не доволенъ былъ; велълъ указомъ объявить, чтобъ всякой безъ опасности подавалъ самой государынъ челобитныя, ежели кого чъмъ обидъли: и того удовольствія не получилъ. А между тъмъ всякія въсти ко мнъ въ уши приходять; иной скажеть, въ ссылку сошлють, иной скажеть, чины и кавалеріи оберуть; подумайте, каково мнъ тогда было, будучи въ шестнадцать лътъ? Ни отъ кого руку помощи не имъть, и не съ къмъ о себъ посовътывать; а надобно и домъ, долгъ и честь сохранить, и вфрность не уничтожить. Великая любовь къ нему весь страхъ изгонитъ изъ сердца; а иногда нъжность воспитанія и природа въ такую горесть приведеть, что всъ члены онъмъютъ отъ несносной тоски. Куда какое это злое время было! Мнт кажется, при Антихристт не тошнте того будетъ. Кажется, въ тѣ дни и солнце не свътило; кровь вся закипитъ, когда вспомню, какіе столбы поколебаль, до основанія разориль, и до-днесь не можемъ исправиться; что же до меня касается, въ здъщнемъ свъть на въки пропада.

Подумайте, и съ добрымъ порядкомъ замужъ итти, падобно подумать послѣднее счастіе; не токмо въ таковомъ состояніи, какъ я шла. Я пріѣхала въ одной каретѣ, да двѣ вдовы со мною сидятъ, а у нихъ всѣ родные приглашены, дядья, тетки; и пуще мнѣ стало горько: привезли меня какъ бѣдненькую сироту: припуждена все сносить. Тутъ насъ въ церкви вѣнчали. По окончаніи свадебной церемоніи, провожатые мои меня оставили, поѣхали домой; и такъ нашъ бракъ былъ плачу больше достониъ, а не веселія. На третій день, по обыкновенію, я стала собираться съ визитами ѣхать по ближнимъ его сродникамъ и рекомендовать себя въ ихъ милость: всегда можно было изъ того села ѣхать въ городъ послѣ обѣда, домой ночевать пріѣзжали.

Вмъсто визитовъ, сверхъ чаянія моего, мнъ сказываютъ, пріъхалъде-секретарь изъ Сенату; свекоръ мой долженъ былъ его принять. Онъ ему объявляетъ: указомъ велъно-де вамъ ъхать въ дальнія деревни, и тамъ жить до указу. Охъ! какъ мнъ эти слова не полюбились, однако я кръплюся, не плачу, а уговариваю свекра и мужа: какъ можно безъ вины и безъ суда сослать! Я имъ представляю: поъзжайте сами къ государынъ, оправдайтесь. Свекоръ, глядя на меня, удивлялся моему молодоумію и смітлости. Ніть, я не хотітла свадебной церемоніи пропустить, и не разсудя, что уже бѣда, подбила мужа, уговорила его фхать съ визитомъ: пофхали къ дядъ родному, который насъ съ тъмъ встрътилъ: «былъ ли у васъ сенатскій секретарь? У меня быль, и вельно мнь ъхать въ дальнія деревни, жить до указу». Воть туть и другіе дяди събхались, все то же сказывають. Неть, нътъ, уже я вижу, что на это дъло пъту починки: это мнъ свадебныя конфекты. Скоръе домой поъхали, и съ тъхъ поръ мы другъ друга не видали, и никто ни съ къмъ не прощались: не дали время. Я прівхала домой; у насъ уже собираются; велвно въ три дни, чтобъ въ городъ не было; принуждена судьбъ повиноваться. У насъ такое время, когда къ несчастію, то нѣтъ уже никакого оправданія, не лучше турковъ: когда-бъ прислали петлю, должны-бъ удавиться.

Подумайте, каково мнѣ тогда было видѣть: всѣ плачутъ, суетятся, сбираются! И я суечусь. Куда ѣду, не знаю, и гдѣ буду жить, не вѣдаю, только что слезами обливаюсь. Я еще и къ нимъ ни къ кому не привыкла; мнѣ страшио было только въ чужой домъ перейтить. Какъ это тяжело! Такъ далеко везутъ, что никого своихъ не увижу, однако въ разсуждении для милаго человѣка все должна спосить; стала я сбираться въ дорогу; а какъ я очень молода, никуда не ѣзжала, и что въ дорогѣ надобно, не знала никакихъ обстоятельствъ,

что можетъ впредь быть: обоимъ намъ и съ мужемъ было тридцать семь лътъ. Онъ выросъ въ чужихъ, жилъ все при дворъ; онъ все на мою волю отдаль; не знала, что мнъ дълать, научить было некому. Я думала, что мнъ ничего не надобно будетъ и что очень скоро насъ воротять. Хотя я вижу, что свекровь и золовки съ собой очень много беруть изъ брилліантовъ, изъ галантереи, все по карманамъ прячуть, мнт до того и нужды не было: я только хожу за нимъ следомъ, чтобъ изъ глазъ моихъ куда не ушелъ; и такъ! чисто собралась: что имѣла при себѣ, золото, серебро, все отпустила домой къ брату на сохраненіе, довольно моему глупому тогдашнему разсудку, изъяснить вамъ хочу, не токмо брилліантовъ что оставить для себя и всякихъ нуждъ, всякую мелочь: манжеты кружевныя, платки, чулки шелковые, сколько ихъ было дюжинъ, все отпустила. Думала, на что мить тамъ? всего не переносить; шубы всъ обобрала у него и послала домой, потому что онъ всъ были богатыя; одинъ тулупъ ему оставила, да себв шубу, да платье черное, въ чемъ ходила тогда по государъ. Братъ прислалъ на дорогу тысячу рублевъ; на дорогу вынула четыреста, а то назадъ отослала; думаю, на что мнѣ такъ много денегъ прожить? Мы потедемъ на общемъ коштт; мой отъ отца не отдъленъ. Послѣ уже узнала глупость свою, да поздно было; только на утѣщеніе себъ оставила одну табакерку золотую, и то для того, что царская милость.

И такъ мы, собравшись, поъхали; съ нами было собственныхъ людей десять человъкъ, да лошадей его любимыхъ верховыхъ пять. Я дорогою уже узнала, что я на своемъ кошт в вду, а не на общемъ. ъдемъ въ незнамое мъсто и путь въ самый розливъ, въ апрълъ мъсяцъ, гдъ всъ луга потопляетъ вода, и маленькіе розливы бываютъ озерами, а тахать до той деревни, гдт намъ жить, восемьсотъ верстъ. Изъ моей родин никто ко мит не потхалъ проститься, или не кмтын, или не хотъли, Богъ то разсудить; а только со мной поъхада моя мадамъ, которая за маленькою за мною ходила, иноземка; да дъвка, которая при мн жила: я и тъмъ была рада. Мн какъ ни было тяжело, однако принуждена духъ свой стъснять, и скрывать свою горесть для мужа милаго; ему и такъ тяжело, что самъ страждеть, при томъ же и меня видитъ, что его ради погибаю. Я въ радости ихъ не участница была, а въ горести имъ товарищъ, да еще всъмъ меньшая, надобно всякому угодить. Я надъялась на свой нравъ, что я всякому услужу. И такъ, куда мы пріфдемъ на станъ, пошлемъ закуцать сѣно, овесъ лошадямъ. Стала уже и я въ экономію входить; вижу, что денегь много идеть. Мужъ мой пойдеть смотръть, какъ лошадямъ кормъ задаютъ, и я съ нимъ; отъ скуки что было дѣлатъ? Да эти лошади право и стоили того, чтобы за ними смотрѣть; им прежде, ни послѣ такихъ красавицъ не видала; когда-бъ я была живописецъ, не устыдилась бы ихъ портреты написать.

Девяносто верстъ отъ города, какъ отъ хали, въ первой провинціальной городъ прі тали: туть случилось намь объдать. Вдругь явился къ намъ капитанъ гвардіи, объявляетъ намъ указы: вельно-де съ васъ кавалеріи снять. Въ столицъ знать стыдились такъ безвинно ограбить, такъ на дорогу выслали. Боже мой, какое это ихъ правосудіе? Мы отдали тотчасъ съ радостію, чтобы нхъ успоконть; думали, они тъмъ будутъ довольны, обругали, сослали; нътъ, у нихъ не то на умъ. Пофхали мы въ путь свой, отправивши его, непроходимыми стезями, никто дороги не знаеть; лошади свои все тяжелыя; кучера толькознають, какь по городу провезти. Настигла нась ночь, принуждены стать въ поль, а гдь, не знаемъ, на дорогь ли, или квернули, никто не знаетъ, потому что все воду объѣзжали. Стали тутъ, палатки поставили. Это надобно знать, что наша палатка будеть всъхъ далъ поставлена, потому что лучшее мъсто выберуть свекру, подлъ по близости золовкамъ, а тамъ деверьямъ холостымъ, а мы будто иной партіи: послѣднее мѣсто намъ будеть. Случилось и въ болотѣ; какъ постелю сымутъ – мокра, иногда и башмаки полны воды. Это мить очень памятно, что весь лугъ быль зеленой, травы не было, какъ только чеснокъ полевой; и такой былъ духъ тяжелый, что у встхъ головы больли, и когда мы ужинали, то мы всь видьли, что двамѣсяца взошло, ардинарный большой, а другой подлѣ него поменьше, и мы долго на нихъ смотръли, и такъ ихъ оставили, спать пошли. По утру, мы встали, свътъ насъ освътилъ, удивлялись сами, гдъ мы стояли: въ самомъ болотъ и не по дорогъ, какъ насъ Богъ помилобалъ, что мы гдв не увязли ночью, такъ оттудова насилу на прямую дорогу выбились.

Маленькая у насъ утѣха была, псовая охота. Свекоръ превеликій охотникъ былъ; гдѣ случится какой перелѣсочекъ, мѣсто для нихъ покажется хорошо, верхами сядутъ и поѣдутъ, пустятъ гончихъ; только провожденіе было времю, или сказать скукѣ. А я останусь одна, утѣшу себя, дамъ глазамъ своимъ волю и плачу сколько хочу.

Въ одинъ день такъ случилось; мой товарищъ поѣхалъ верхомъ, а я осталась въ слезахъ. Очень ужъ поздно, стало смеркаться, и гораздо уже темно, вижу противъ меня скачутъ двое верховые, прискакали къ моей каретъ, кричатъ: «стой!» Я удивилась; слышу голосъ мужа моего и съ меньшимъ братомъ, который весь мокръ. Говоритъ

мить мужь: «воть онъ избавиль меня отъ, смерти». Какъ же я испужалась! Какъ-де мы поъхали отъ васъ, и все разговаривали и сишблись съ дороги; видимъ мы, за нами никого нътъ, вотъ мы ло лошадямъ ударили, чтобъ скоръе кого своихъ наъхать; видимъ, что поздно; прі хали къ ручью, казался очень мелокъ; такъ мой мужъ хотыль напередъ вхать опробовать, какъ глубокъ. Такъ бы они, конечно, утонули, потому что тогда подъ нимъ лошадь была не проворна, л онъ быль въ шубъ; братъ его удержалъ, говоритъ: «постой! на тебъ шуба тяжела, а я въ одномъ кафтанъ, подо мною же и лошадь добра, она меня вывезеть, а послъ вы переъдете». Какъ это выговоря, тронулъ свою лошадь; она передними ногами ступила въ воду, а задними уже не успъла, какъ ключъ ко дну; такъ крутоберего было и глубоко, что не могла задними ногами справиться, одна только шляпа лоплыла; однако она очень скоро справилась, лошадь была проворная, а онъ кръпко на ней сидълъ, за гриву ухватился. По счастію ихъ, человъкъ ихъ наъхалъ, который отъ нихъ отсталъ; видя ихъ въ такой бъдъ, тотчасъ кафтанъ долой, бросился въ воду; онъ умълъ плавать, ухватиль за волосы и притащиль къ берегу. И такъ, Богъ его спасъ животъ, и лошадь выплыла. Такъ испужалась, и плачу и дрожу вся; побожилась, что я его никогда верхомъ не пущу, спѣшили скорѣе доѣхать до мѣста, насилу его отогрѣли, въ деревню пріфхавши.

Послѣ, нѣсколько дней спустя, пріѣхали мы ночевать въ одну маленькую деревню, которая на самомъ берегу ръки, а ръка преширокая; только что мы расположились, палатки поставили, идуть къ намъ множество мужиковъ, вся деревня, валяются въ ноги, плачутъ, просять: «спасите насъ! сегодня къ намъ подкинули письмо; разбойники хотять къ намъ прівхать, насъ всвхъ прибить до смерти, а деревню сжечь; помогите вы намъ! у васъ есть ружья; избавьте насъ отъ напрасной смерти, намъ оборониться нечамъ; у пасъ, крома толоровъ, ничего н'ътъ, здъсь воровское мъсто; на этой недъдъ здъсь въ сосъдствъ деревню совсъмъ разорили; мужики разбъжались, а деревню сожгли». Ахъ, Боже мой! какой же на меня страхъ пришелъ! боюсь до смерти разбойниковъ; прошу, чтобъ уъхать оттудова: никто меня не слушаетъ. Всю ночь не спали, пули лили, ружья заряжали. и такъ готовились на драку; однако Богъ избавилъ насъ отъ той бѣды: можетъ быть, они и подъѣзжали водою, да побоялись, видя такой великій обозъ, или и не были. Чего же миъ эта ночь стоила! Не знаю, какъ я ее пережила; рада, что свъту дождалась. Слава Богу! уъхали.

И такъ, мы три недъли путались и пріъхали въ свои деревни; которыя были на половин дороги, гдъ намъ опредълено быложить.

Пріфхавши, мы расположились на нфсколько время прожить отдохнуть намъ и лошадямъ; я очень рада была, что въ свою деревню прі-\*bхалн 1). Казна моя уже очень истончала; думала, что моимъ расходамъ будетъ перемъна, не все буду покупать, по крайней мъръ съца лошадямъ не куплю; однако я недолго объ этомъ думала; не больше мы трехъ нед блей тутъ прожили; паче чаянія нашего вдругъ ужасное нъчто насъ постигло. Только что мы отобъдали — въ этомъ сель домъ быль господскій, и окна были на большую дорогу: — взглянула я въокно, вижу пыль великую по дорогь; видно изъ далека, что оченьмного ъдуть и очень скоро бъгуть. Когда стали подъезжать, видно; что всъ телъги парами, позади коляска... 2); всъ наши: бросились смотръть; увидъли, что прямо къ нашему дому ъдуть; въ коляскъ офицеръ гвардіи, а по тел'ьгамъ солдаты двадцать четыре человъка. Тотчасъ узнали мы свою бъду, что еще ихъ злоба на насъ не умаляется, а больше умножается. Подумайте, что я тогда была! Упала. на стуль; а какъ опомнилась, увид та полны хоромы солдать. Я уже ничего не знаю, что они объявили свекру; а только помню, что я ухватилась за своего мужа и не отпускаю отъ себя; боялась, чтобъ меня съ нимъ не разлучили. Великій плачъ сдівлался въ домів нашемъ: можно ли ту бъду описать? Я не могу ни у кого допроситься, что будеть съ нами, не разлучать ди насъ. Великая сдълалась тревога; домъ былъ большой, людей премножество, бъгутъ всъ съ квартиръ, плачутъ, припадаютъ къ господамъ своимъ, всф хотятъ быть съ ними неразлучно; женщины, какъ есть слабыя сердца, тф кричатъ, плачутъ. Боже мой, какой это ужасъ! Кажется бы и варваръ, глядя на это жалкое позорище, умилосердился. Насъ уже на квартиру не отнущаютъ: какъ я и прежде писала, что мы вездъ на особливыхъ квартирахъ стояли, такъ не помъстились въ одномъ домъ; мы стояли у мужика на дворъ, а спальня наша была сарай, гдъ съно кладутъ. Поставили у всъхъ дверей часовыхъ, примкнуты штыки. Боже мой, какой это страхъ! Я отъ роду ничего подобнаго этому не видала и не слыхала. Велъли наши командиры кареты закладать; видно, что хотятъ насъ везти, да не знаемъ куда: Я такъ ослабъла отъ страху, что на ногахъ не могу стоять.

<sup>1)</sup> Въ село Селище, въ 6 верстахъ отъ города Касимова по дорогѣ въ Едатьму.

<sup>2)</sup> Въ подлинникъ два слова нельзя разобрать.

Войдите въ мое состояніе, каково мить тогда было! Только меня и поободряло, что онъ со мною, и вст, видя меня въ такомъ состояніи, увтеряютъ, что съ нимъ неразлучна буду. Я бы хотъла самого офицера спросить, да онъ со мною не говоритъ, кажется неприступный; придетъ ко мить въ горницу, гдт я сижу, поглядитъ на меня, плечами пожметъ, вздохнетъ, и прочь пойдетъ, а я спросить его не осмълюсь.

Вотъ уже къ вечеру велятъ намъ въ кареты садиться и фхать. Я уже опомнилась и стала просить, чтобъ меня отпустили на квартиру собраться; офицеръ дозволилъ. Какъ я пошла, и два солдата за мною; я не помню, какъ меня мой мужъ довелъ до сарая того, гдть мы стояли. Хотъла я съ нимъ поговорить и свъдать, что съ нами дълается; а солдатъ тутъ, ни пяди отъ насъ не отстаетъ; подумайте, какое жалостное состояніе! И такъ я ничего не знаю, что далтье съ нами будетъ. Мои домашніе собрались; я уже ничего не знаю; они съли въ карету и поъхали; рада я тому, что я одна съ нимъ, можно мить говорить, а солдаты вст за нами потхали. Тутъ онь мить сказалъ: офицеръ объявилъ, что велъно васъ подъ жестокимъ карауломъ везти въ дальніе городы, а куда-не велѣно сказывать. Однако, свекоръ мой умилостивилъ офицера и привелъ его на жалость; сказалъ, что насъ везутъ въ островъ 1), который состоить отъ столицы четыре тысячи верстъ и больше, и тамъ насъ подъ жестокимъ карауломъ содержать, къ намъ никого не допущать, ни насъ никуда, кромъ церкви, переписки ни съ къмъ не имъть, бумаги и чернилъ намъ не давать. Подумайте, каковы мнъ эти въсти; первое, – лишилась дому своего и всъхъ родныхъ своихъ оставила, я же не буду и слышать объ нихъ, какъ они будутъ жить безъ меня; братъ меньшой ми в былъ, который меня очень любиль; сестры маленькія остались. О, Боже мой, какая это теска пришла! Жалость, сродство, кровь вся закип'ъла отъ несносности. Думаю я, уже никого не увижу своихъ, буду жить въ странствін; кто миф поможеть въ напастяхъ моихъ, когда они не будуть и въдать обо мнъ, гдъ я; когда я ни съ къмъ не буду кореспонденціи имъть, или переписки; хотя я какую нужду ни буду терпъть, руки помощи никто мнъ не подастъ; а можетъ быть, имъ тамъ скажутъ, что я уже умерла, что меня и на свътъ нътъ; они только почлачуть и скажуть: лучше ей умереть, а не цълый въкъ мучиться!

<sup>1)</sup> Городъ Березовъ стоитъ на островъ, образуемомъ ръками Сосвою и Вогулкою.

Съ этими мыслями ослабъли всъ мои чувства, онъмъли, а послъ полились слезы.

Мужъ мой очень испужался и жалълъ послъ, что миъ сказалъ правду; боялся, чтобъ я не умерла; истинная его ко мнѣ любовь принудила духъ свой стъснить и утаевать эту тоску, и перестать плакать; и должна была его еще подкръплять, чтобъ онъ себя не сокрушилъ: онъ всего свъту дороже былъ. Вотъ любовь до чего довела! все оставила: и честь, и богатство, и сродниковъ, и стражду съ нимъ, и скитаюсь; этому причина-все непорочная любовь, которой я не постыжусь ни передъ Богомъ, ни передъ цълымъ свътомъ, потому что онъ одинъ въ сердцѣ моемъ былъ; мнѣ казалось, что онъ для меня родился и я для него, и намъ другъ безъ друга жить нельзя. И по сей часъ въ одномъ разсужденіи, и не тужу, что мой вѣкъ пропалъ; но благодарю Бога моего, что Онъ мн' далъ знать такого челов ка, который того стоилъ, чтобъ мнъ за любовь жизнію своею заплатить, цълый въкъ странствовать и великія б'єды сносить, могу сказать, безприм'єрныя бѣды. Послѣ услышите, ежели слабость моего здоровья допустить всѣ мои бъды описать.

И такъ, насъ довезли до Касимова. Я вся расплакана; свекоръ мой очень испужался, видя меня въ таковомъ состояніи; однако говорить было нельзя, потому что офицеръ самъ тутъ съ нами и унтеръ-офицеръ; поставили насъ уже вмѣстѣ, а не на разныхъ квартирахъ, и у дверей поставили часовыхъ, примкнуты штыки.

Тутъ мы жили съ недълю, покамъстъ изготовили судно, на чемъ насъ везти водою. Для меня все это ужасно было; должно было молчаніемъ покрывать. Моя воспитательница, которой я отъ матери своей препоручена была, не хот; вла меня оставить, со мною и въ деревню поъхала; думала она, что тамъ злое время проживемъ; однако, не такъ сдълалось, какъ мы думали, принуждена была меня покинуть. Она—человъкъ чужестранный, не могла эти суровости понести; однако, сколько можно ей было, эти дни старалась, ходила на то безчастное судно, на которомъ насъ повезутъ; все тамъ прибирала, стъны обивала, чтобы сырость сквозь не прошла, чтобъ я не простудилась; павильонъ поставила, чуланчикъ загородила, гдъ намъ имъть свое пребываніе, и все то оплакивала.

Пришелъ тотъ горестный день, какъ намъ надобно тъхать; людей намъ дали для услугъ 10 человъкъ; а женщинъ на каждую персону по человъку, всъхъ пять человъкъ. Я хотъла свою дъвку взять съ собою; однако золовки мои отговорили, для себя включили въ то число свою; а мнъ дали дъвку, которая была помощницей у прачекъ,

инчего сдълать не умъла, какъ только платье мыть; принуждена я имъ въ томъ была согласиться. Дъвка моя плачетъ, не хочетъ отъ меня отстать; я уже ее просила, чтобъ она мнъ больше не скучала; пускай такъ будетъ, какъ судьба опредълила. И такъ, я хорошо собралась: ниже рабы своей не имъла, денегъ ни полушки; сколько имъла при себъ оная моя воспитательница денегъ, мнъ отдала; сумма не очень велика была — шестьдесять рублевь; съ тъмъ я и поъхала. Я уже не помню, пфшкомъ ли мы шли до судна, или фхали; недалеко рфка была отъ дому нашего; пришло мнф тутъ разставаться съ своими, потому что дозволено было имъ насъ проводить. Вошла я во свой каютъ; увидъла, какъ онъ прибранъ; сколько можно было – помогала моему бъдному состоянію; пришло мнъ вдругъ ее благодарить за ея ко мнъ любовь и воспитаніе, туть же и прощаться, что я уже ее въ послъдній разъ вижу; ухватились мы другъ ругу за шеи, и такъ руки мон замерли, и я не помню, какъ меня съ нею растащили. Опомнилась я въ кають, или въ чулань; лежу на постель, и мужъ мой надо мной стоитъ, за руку держитъ, нюхать спиртъ даетъ; я вскочила съ постели, бъгу вверхъ, думаю, еще хотя разъ увижу-ниже мъста того знать: далеко уплыли. Тогда я потеряла перло жемчужное, которое было у меня на рукъ, знать я его въ воду упустила, когда я съ своими прощалась; да мић ужъ и не жаль было, не до него: жизнь тратится. Такъ я и осталась одна, всфхъ лишилась для одного человъка. И такъ мы плыли всю ту ночь.

На другой день сдълался великій вътеръ, буря на ръкъ, громъ, молнія; гораздо звончѣе на водѣ, нежели на землѣ; а я съ природы грому боюсь. Судно вертить съ боку на бокъ: какъ громъ грянетъ, то и попадають люди. Золовка меньшая очень боялась — та плачеть н кричитъ. Я думала свъту представленіе! Принуждены были къ берегу пристать. И такъ всю ночь въ страхъ безъ сна препроводили. Какъ скоро разсвъло, погода утихла, мы поплыли въ путь свой, и такъ мы три недъли ъхали водою; когда погода тихая, я тогда сижу подъ окошкомъ въ своемъ чуланѣ; когда плачу, когда платки мою-вода очень близка; а иногда куплю осетра, и на веревку его; онъ со мною рядомъ плыветъ, чтобъ не я одна невольница была и осетръ со мною; а когда погода станетъ вътромъ судно шатать, тогда у меня станетъ голова больть и тошниться; тогда выведуть меня наверхъ на палубу и положать на вътру; и я до тъхъ поръ безъ чувства лежу, покамъстъ погода утихнетъ, и покроютъ меня шубою: на водъ вътры очень проницательны. Иногда и онъ для компаніи подлѣ меня сидитъ. Какъ пройдетъ погода, отдохну; только фсть ничего не могла, все тошнилось 1).

Однажды что съ нами случилось: погода жестокая поднялась, а знающаго никого нътъ, кто-бъ зналъ, гдъ глубь, гдъ мель, и гдъ можно пристать, ничего никто не знаетъ, а такъ все мужики набраны изъ сохи, плывутъ, куда вътеръ несетъ, а темно ужъ становится, ночь близка, не могутъ нигдъ пристать къ берегу, погода не допускаетъ; якорь бросили среди ръки въ самую глубь: якорь оторвало. Мой сострадалецъ меня тогда не пустилъ наверхъ; боялся, чтобъ въ этомъ шумъ меня не задавили; люди и работники всъ по судну бъгаютъ: кто воду выливаетъ, кто якорь привязываетъ, и такъ всъ въ работъ: Вдругъ нечаянно притянуло наше судно въ заливъ; ничто не услъло, я слышу, что сдълался великій шумъ, а не знаю, что. Я встала посмотръть: наше судно стоить, какъ въ ящикъ, между двухъ береговъ. Я спрашиваю, гдъ мы-никто сказать не умъетъ, сами не знаютъ; на одномъ берегу все березникъ, такъ, какъ надобно рощъ не очень густой; стала это земля осъдать и съ лъсомъ нъсколько саженъ опускаться въ ръку, или въ заливъ, гдъ мы стоимъ; и такъ ужасно лъсъ зашумитъ подъ самое наше судно; и такъ насъ кверху подымаетъ, и насъ въ тотъ ущербъ втянетъ. И такъ было очень долго; думали все, что мы пропали; и командиры наши совствить были готовы спасать свой животъ на лодкахъ, а насъ оставить погибать. Наконецъ уже столько много этой земли оторвало, что видна стала за оставшей малою самою частію земли вода; надобно думать, что озеро; когда-бъ еще этотъ остатокъ оторвало, то надобно-бъ намъ въ томъ озерѣ быть: Вфтеръ преужасный тогда быль; думаю, чтобъ намъ тогда конецъ быль, когда-бъ не самая милость Божія поспфшила. Вфтеръ сталь утихать, землю перестало рвать, и мы избавились той бъды, выъхали на свъту на свой путь, изъ онаго заливу въ большую ръку пустились. Этотъ водяной путь много живота моего унесъ. Однако все переносила, всякіе страхи, потому что еще не конецъ моимъ бѣдамъ былъ; на большія готовилась, для того меня Богь и подкрѣпляль.

Доъхали мы до города Соликамска, гдъ надобно намъ выгружаться на берегъ и ъхать сухимъ путемъ; я была и рада, думала такихъ страховъ не буду видъть; послъ узнала, что мнъ пигдъ лучшаго нътъ: не на то меня судьба опредълила, чтобы покоиться! Какая же это дорога? Триста верстъ должно было переъхать горами, верстъ по пяти

<sup>1)</sup> Княгиня была тогда беременна первымъ ребенкомъ, ки. Михаиломъ Ивановичемъ, родившимся въ Березовъ 2-го апръля 1731 года.

на горы и съ горы также; онъ же какъ усыпаны дикимъ камнемъ, а дорожка такая узкая, въ одну дошадь только впряжено, что называется гусемъ, потому что по объ стороны рвы; ежели въ двъ лошади впрячь, то одна другую въ ровъ спихнетъ; оные же рвы лѣсомъ объ росли. Не можно описать, какой они вышины; какъ взъедешь на самый верхъ горы, и посмотрищь по сторонамъ – неизмъримая глубина; только видны однъ вершины лъсу, все сосна да дубъ; отъ роду такого высокаго и толстаго лѣсу не видала. Это каменная дорога; я думала, что у меня сердце оторветь; сто разъ я просила: дайте отдохнуть! Никто не имфетъ жалости; а спфшатъ какъ можно наши командиры, чтобъ домой возвратиться; а надобно ѣхать по цѣлому дню, съ утра до ночи, потому что жилья натъ, а черезъ сорокъ верстъ поставлены маленькіе домики для пристанища профажавшихъ и для корму лошадямъ. Что случилось? Одинъ день весь шелъ дождь н такъ насъ вымочилъ, что какъ мы вышли изъ коляски, то съ головы и до ногъ съ насъ текло, какъ изъ рфки вышли; коляски были маленькія, кожи всь промокли, закрыться нечьмь; да и, прівхавши на квартиру, обсущиться негдъ, потому что одна только хижина, а фамилія наша велика, всѣ хотять покою. Со мною и туть несчастье пошутило.

Повадка или привычка прямо ходить; меня за то смалу били: ходи прямо, притомъ же и росту я немалаго была: какъ только въ ту хижину вошла, гдъ намъ ночевать, только черезъ порогъ переступила, назадъ упала, ударилась объ матицу — она была очень низка — такъ кръпко, что я думалъ, я умерла; однако молодость лътъ все мнъ спосить помогала, всякія бъдственныя приключенія; а бъдная свекровь моя такъ простудилась отъ этой мокроты, что и руки и поги отнялись, и черезъ два мъсяца животъ свой окончила. Не можно всего описать, сколько я въ той дорогъ обезпокоена была, какую нужду терпъла: пускай бы я одна въ страданіи была, товарища своего не могу видъть безвинно-страждующаго.

Сколько мы въ этой дорогъ были недъль—не упомню. Доъхали до провинціальнаго города того острова, гдъ намъ опредълено жить. Сказали намъ, что путь до того острова водою и тутъ будетъ перемъна; офицеръ гвардейскій поъдетъ возвратно, а насъ препоручатъ тутошняго гарнизона офицеру, съ командою 24 человъка солдатъ. Жили мы тутъ недълю, покамъстъ исправили судно, на которомъ намъ ъхать, и сдавали насъ съ рукъ на руки, какъ арестантовъ. Это столько жалко было, что и каменное сердце умягчилось; плакалъ

очень при разставаніи офицеръ и говорилъ: «теперь-то вы натерпитесь всякаго горя; эти люди необычайные; они съ вами будутъ поступать, какъ съ подлыми, никакого снисхожденія отъ нихъ не будетъ». И такъ, мы всъ плакали, будто съ родникомъ разставались. По крайней мъръ привыкли къ нему; какъ ни худо было, да онъ насъ зналъ въ благополучіи, такъ нъсколько совъстно было ему сурово съ нами поступать. Какъ исправились съ судномъ, новой командиръ повель нась на судно; процессія изрядная была, за нами толпа солдать ндетъ съ ружьемъ, какъ за разбойниками. Я уже шла, внизъ глаза опустивъ, не оглядывалась; смотрфльщиковъ премножество по той улицъ, гдъ насъ ведутъ. Пришли мы къ судну; я ужаснулась, какъ увидъла, великая разница съ прежнимъ; отъ небреженія дали самое негодное, худое; такъ по имени нашему и судно! хотя бы на другой: день пропасть; какъ мы тогда назывались арестанты, иного имени не было; - что уже въ свътъ этого титула хуже? Такое намъ и почтеніе! Все судно изъ пазовъ доски вышли; насквозь диры свътятся; а хотя немножко вътеръ, такъ все судно станетъ скрипъть; оно же черное, закоптълое, какъ работники раскладывали въ немъ огонь, такъ оно и осталось, самое негодное, никто бы въ немъ не пофхалъ. Оно было отставное, опредълено на дрова; да какъ очень заторопили, не смъли долго насъ держать, какое случилось, такое и дали; а можетъ быть и нарочно приказано было, чтобъ насъ утопить; однако, какъ не воля Божія, доплыли до показаннаго мъста живы.

Принуждены были новому командиру покоряться; вст способы нскали, какъ бы его приласкать; не могли найтить, да въ комъ и найтить? Дай Богъ и горе терпъть, да съ умнымъ человъкомъ! Какой этотъ глупый офицеръ былъ: изъ крестьянъ да заслужиль чинъ капитанскій; онъ думалъ о себъ, что онъ очень великій человъкъ, и, сколько можно, надобно насъ жестоко содержать, яко преступниковъ. Ему казалось подло съ нами и говорить; однако со всею своею спфсью ходиль къ намь обфдать. Изобразите это одно, сходственно ли съ умнымъ человфкомъ, въ чемъ онъ хаживалъ,: епанча солдатская на одну рубашку да туфли на босу ногу, и такъ съ нами сидитъ? Я была всъхъ моложе и не воздержана; не могу терпъть, чтобъ не смъяться, видя такую смъшную позитуру; онъ это видя, что я ему смѣюсь, или то удалось ему примътить, говоритъ, смѣяся: «теперь счастлива ты, что у меня книги сгорфли, а то бы съ тобою сговорилъ!» Какъ миъ ни горько было, только я старалась его больше ввести въ разговоръ; только больше онъ мнѣ ничего не сказалъ. Подумайте, кто намъ командиръ былъ и кому были препоручены, чтобъ

онъ усмотрътъ, когда-бъ мы что намърены были сдълать. Чего они боялись? Чтобъ мы не ушли? Ему ли смотрътъ? Насъ не караулъ ихъ держалъ, а держала насъ невинность наша; думали, что современемъ осмотрятся и возвратятъ насъ въ первое наше состояніе. Притомъ же мъшало много, и фамилія очень велика была. И такъ, мы съ этимъ глупымъ командиромъ плыли цълый мъсяцъ до того города, гдъ намъ житъ...





## ГЛАВА V.

## Долгоруковы въ Березовъ. Ихъ гибель.

Послѣ долгаго и тяжелаго пути семья Долгоруковыхъ прибыла въ Березовъ. Ихъ помѣстили въ острогѣ, находившемся неподалеку отъ церкви Рождества Пресв. Богородицы. Въ оградѣ острожнаго двора имъ былъ отведенъ маленькій одноэтажный деревянный домъ, ветхій и почти безъ мебели. Княгиня Наталья Борисовна съ мужемъ, всегда обставленные хуже другихъ членовъ семьи, поселились въ небольшомъ сараѣ, раздѣленномъ внутри перегородкой. Наскоро имъ были поставлены туда двѣ печи.

Посреди двора былъ прудикъ, гдѣ лѣтомъ плавали утки и гуси, доставлявшіе много развлеченія несчастнымъ, особенно дочерямъ Алексѣя Григорьевича, не имѣвшимъ, кромѣ кормленія птицъ, никакихъ занятій.

Надзоръ за сосланными былъ порученъ, присланному съ этой цълью въ Березовъ, майору Семену Петрову. Березовскимъ воеводою былъ тогда нъкто Бобровскій, добръйшій человъкъ, дълавшій все возможное, чтобы облегчить положеніе заключенныхъ. Подъ его вліяніемъ

Петровъ смотрълъ сквозь пальцы на уклоненія отъ суровой инструкціи, присланной изъ столицы. Согласно инструкціи, заключенныхъ не разрѣшалось выпускать за ограду острога, кромѣ праздничныхъ дней, когда ихъ подъ вооруженнымъ конвоемъ должны были водить въ церковь. Имъ было запрещено сообщаться съ кѣмъ бы то ни было; приказано было отнять бумагу и перья. Бобровскій и Петровъ значительно облегчили надзоръ: позволили прогулки въ городѣ, допускали гостей и даже позволяли иногда, Ивану особенно, посѣщать нѣкоторыхъ чиновниковъ города. За все это имъ пришлось жестоко поплатиться: впослѣдствіи оба были сосланы.

Старая княгиня прівхала въ Березовъ совсѣмъ больная и умерла черезъ нѣсколько недѣль; ее похоронили возлѣ церкви. Рождества Пр. Богородицы и надъ могилой поставили деревянную часовенку, сгорѣвшую въ 1764 г. Князь Алексѣй Григорьевичъ въ несчастьи и ссылкѣ сталъ невыносимъ; мучилъ придирками своихъ дѣтей, особенно Ивана и княжну Екатерину Алексѣевну; онъ часто упрекалъ ихъ въ томъ, что они не сумѣли во-время заставить покойнаго государя написать завѣщаніе; что будь оно заявлено при жизни его, дѣло такъ легко нельзя было бы разстроить. Ивану, а иногда и княжнѣ, приходилось терпѣть отъ отца и побои.

Въ 1734 г. онъ умеръ и былъ похороненъ возлѣ жены.

Фельдмаршала Долгорукова правительство вначалъ какъ-будто щадило. Онъ былъ даже назначенъ сенаторомъ. Положеніе его при дворѣ было неловкое, трудное, особенно для него, человѣка прямого, честнаго, не умъвшаго замалчивать правду. Императрица его не любила, Бироиъ ненавидълъ, придворные старательно избъгали: чувствовалось, что гибель его близка. Нуженъ быль предлогъ, и предлогъ нашелся. Принцъ Людвигъ Гессенъ-Гамбургскій, бывшій тогда на русской службъ, человъкъ очень сомнительной репутаціи и признанный шпіонъ, донесъ въ декабрф 1731 г. на стараго фельдмаршала. Въ присутствіи нъсколькихъ лицъ фельдмаршалъ будто бы оскорбительно отзывался объ императрицъ. Этого было достаточно. Фельдмаршала и его жену немедленно арестовали. Въ доносъ были также названы лица, слышавшія оскорбительныя різчи фельдмаршала: это были - племянникъ его, кн. Георгій Юрьевичъ Долгоруковъ, гвардін капитанъ, князь Алексъй Барятинскій и Григорій Стольтовъ, гвардейскій офицеръ. Они были тоже арестованы; этихъ трехъ при допросъ пытали. Сенатъ и генералитетъ были созваны, чтобы вести судебное дёло; съ характерной угодливостью они всёмъ вынесли смертный приговоръ. Императрица смягчила наказаніе: фельдмаршалъ и его

жена были приговорены къ заключенію въ Шлиссельбургской крфпости; имущество ихъ конфисковано. Имъ было, однако, разръшено жить въ Иванъ-Городф (около Нарвы) подъ карауломъ капральства солдатъ. У остальныхъ имущество было тоже конфисковано и ихъ самихъ сослали на въчную каторгу въ Сибирь; князья Долгоруковы 1) и Барятинскій попали въ Охотскъ, Стольтовъ 2) — въ Нерчинскъ; Князь Михаилъ Владиміровичъ, братъ фельдмаршала, назначенный вначалѣ губернаторомъ въ Астрахань, затъмъ сосланный, одновременно съ семьей кн. Алексъя Григорьевича въ одну изъ отдаленныхъ своихъ деревень, пожалованный вскоръ, по ходатайству фельдмаршала, и назначенный губернаторомъ въ Казань, теперь былъ лишенъ должности и вновь сосланъ въ дальнее помъстье. У него было три сына: Сергъй, 36-ти лътъ, Александръ, 17-ти, и Василій, 9-ти лѣтъ (впослѣдствін Долгоруковъ Крымскій). Сергьй, генераль-майоръ, быль отставлень отъ службы и сосланъ въ деревню; Александръ разжалованъ въ солдаты, безъ права производства, а Василію воспрещено учиться, даже грамотъ, предписано съ 15-ти лътъ служить рядовымъ всю жизнь. При осадъ Очакова онъ отличился, и фельдмаршалъ Минихъ, свидътель его храбрости, не зная его имени, тутъ же произвелъ его въ офицеры. Узнавъ, что это Долгоруковъ, который былъ лишенъ права производства, фельдмаршалъ воскликнулъ: «Минихъ никогда не лгалъ! Я ему объявилъ, что онъ произведенъ, и онъ останется офицеромъ!» Благодаря запрещенію учиться, къ которому онъ былъ приговоренъ, князь Василій Михайловичъ былъ почти безграмотень и едва могъ подписать свое имя. Позже, когда онъ былъ московскимъ генералъ-губернаторомъ, ставя свою резолюцію на бумагахъ, онъ дѣлалъ самыя невѣроятныя ошибки. Его правитель канцеляріи, Василій Степановичъ Поповъ, говаривалъ ему: «Ваше сіятельство, сдълали ошибку въ этомъ словъ»,— Долгоруковъ бросалъ перо и съ досадой говорилъ: «Вы даже и перьевъ очинить не умъете!»

<sup>1)</sup> Кн. Г. Ю. Долгорукова императрица Елизавета вернула изъ ссылки и произвела въ генералъ-майоры,

<sup>2)</sup> Несчастный Стольтовь, сосланный въ Нерчинскъ, какъ-то тамъ въ пьяномъ видъ проговорился о какомъ-то своемъ разговоръ въ Петербургъ со своимъ деверемъ, мундшенкомъ двора, Сергъемъ Нестеровымъ, гофмейстеромъ Елагинымъ и княземъ Михаиломъ Бълосельскимъ. Этого было достаточно, чтобы Столътова вернули въ Петербургъ, глъ онъ былъ переданъ Тайной канцелеріи, подвергнутъ страшнымъ пыткамъ и обезглавленъ.

Сестру его, тоже Нестерову, наказывали кнутомъ нещадно и сослали съ мужемъ въ Оренбургъ. Елагинъ былъ посаженъ въ тюрьму, Вълосельскій сослапъ въ Оренбургъ. Елагинъ и Бълосельскій были возвращены изъ ссыдки лишь Елизавстой Петровной,

Князь Дмитрій Михайловичъ Голицынъ, руководитель верховниковъ, былъ вначалѣ, казалось, въ милости у Бирона и нѣмецкой партіи. Назначенный сенаторомъ, онъ рѣдко бывалъ въ засѣдашяхъ, и когда столица, въ 1732 г., была окончательно перенесена въ Петербургъ, онъ остался въ Москвѣ.

Онъ проводилъ большую часть года въ своемъ подмосковномъ помъстьъ Архангельскомъ (теперь принадлежитъ кн. Юсуповымъ); тамъ онъ собралъ великолъпную библіотеку (около 7 тысячъ томовъ) и старательно держался вдали отъ двора. Но Бирону во что бы то ни стало хотълось избавиться отъ этого предпріимчиваго и умнаго старика. Я разсказывалъ уже, что зять князя Дмитрія Михайловича, Константинъ Кантемиръ, выигралъ процессъ о своемъ наслъдствъ; Антіоха Кантемира научили поднять дізло вновь и прицести жалобу императрицъ. Это было въ 1737 г. Стараго князя посадили въ Шлиссельбургскую крѣпость, гдѣ онъ и умеръ въ слѣдующемъ году, въ апрълъ. Его второй сынъ, Алексъй, избъжалъ ссылки, благодаря своимъ связямъ съ Салтыковымъ; старшій, Сергъй, былъ сначала оставленъ на своемъ посту въ Берлинъ, затъмъ посланъ губернаторомъ въ Казань, гдф былъ убитъ молніей 1-го іюля 1738 г., вскорф послъ смерти отца. Князь Дмитрій Михайловичъ перенесъ несчастье съ твердостью, мужествомъ и тъмъ достоинствомъ, которое всю жизнь было его отличительной чертой. Его политическія заблужденія и олигархическія тенденцін не могутъ умалить чувства уваженія, которое внушаетъ этотъ большой человъкъ, гордый, независимый среди моря человъческой низости, такъ энергично стремившійся къ достиженію личной независимости, которой большая часть его современниковъ, равныхъ ему по положенію и рожденію, не знали цѣны, привыкнувъ пресмыкаться въ рабствъ, унаслъдованномъ ими отъ отцовъ и завъщанномъ потомкамъ, которые пресмыкаются и по сію пору $^{1}$ ).

<sup>1)</sup> Однимъ изъ пострадавшихъ былъ еще князь Александръ Андресвичъ Черкасскій. Въ 1734 г. онъ былъ смоленскимъ губернаторомъ; постъ, замъщаемый въ то время съ большимъ выборомъ, такъ какъ въ виду близости Смоленска къ польской границъ и постоянныхъ сношеній съ ближайшими польскими провинціями, на губернаторъ лежала не только административная, но и политическая отвътственность. Такой большой баринъ, какъ Черкасскій, пезависимый и очень богатый (у него было болъе 40.000 душъ), не могъ, разумъется, не тяготиться игомъ деспотизма, не могъ не сравнивать своего положенія съ независимымъ положеніемъ польскихъ магнатовъ и не чувствовалъ себя возмущеннымъ и оскорбленнымъ беззаконіями бироновскаго режима. Съ другой стороны, его огромное состояніе было слишкомъ соблазнительно для придворныхъ, умышленно вызывавшихъ ссылки и конфискаціи, въ надеждѣ извлечь изъ нихъ личную выгоду. Въ

Мой прапрадъдъ, Сергъй Петровичъ Долгоруковъ, не игралъ никакой роли въ описываемыхъ событіяхъ: по отношенію къ нему и сго женъ ограничились поэтому только ссылкой ихъ въ деревню.

Передъ ихъ отъъздомъ изъ Москвы Анна Іоанновна велѣла призвать мою прапрабабку и стала упрекать ее за принятіе католицизма. (Императрица приняла ее въ фрейлинской комнатѣ, смежной со своимъ кабинетомъ). Когда княгиня нагнулась, чтобы, согласно этикету, поцъловать государынѣ руку, та дала ей сильную пощечину, осыпала ругательствами и закончила аудіенцію словами: «Пошла вонъ, мерзавка!»

Аббатъ Жюбе, духовникъ моей прапрабабки такъ же, какъ и ея горничная, фанатичная католичка, были изгнаны изъ Россіи.

Герцогъ де-Лиріа, понявъ, что положеніе его опасно, выразилъ своему двору желаніе быть отозваннымъ и уѣхалъ черезъ полгода по восшествіи Анны Іоанновны па престолъ.

Но несчастья семьи Долгоруковыхъ не пришли еще къ концу. Какъ это часто бываетъ, счастливый случай былъ причиной ужасающей катастрофы.

царствованіе Анны Іоанновны правительство проявляло невіроятную жестокость при взиманіи недоимокъ съ народа. Черкасскій, какъ губернаторъ, долженъ былъ поступать, какъ того требоваль общій режимь, и делаль это съ явнымь отвращеніемъ. Онъ имъль неосторожность говорить откровенно о дурномъ вдіянім окружающихъ на императрицу, и разъ сказалъ, что было бы, пожалуй, лучше, если бы въ свое время выбрали маленькаго принца Голштинскаго и назначили регентшей цесаревну Едизавету. Этого было совершенно достаточно, чтобы Черкасскій быль обвинень въ учинени заговора съ цілью возвести на престоль принца Голштинскаго, При обыскъ у него нашли письма, полученныя имъ изъ Польши отъ друзей; въ этой перепискѣ чисто личнаго, интимнаго характера откровенно обсуждалось печальное состояніе Россіи, говорилось объ ужась положенія независимыхъ и порядочныхъ людей, вынужденныхъ терпъть обиды и оскорбленія отъ такого негодяя, какъ Биронъ; Бирона въ этихъ письмахъ не щадили. Несчастнаго Черкасскаго пытали въ Тайной канцеляріи, конфисковали все его состояніе и самого сослали въ Сибирь. По восществін на престолъ императрицы Елизаветы Петровны онь быль возвращень, произведень въ генераль-поручики, назначень гофмаршаломъ, пожалованъ орденомъ св. Александра Невскаго. Это были жалкія награды для человъка его положенія, посль перенесенныхъ имъ потерь. Изъ состоянія его ему вернули очень немногое: только та помастья, которыя еще не были подарены другимъ; за невозвращенныя онъ получилъ самую ничтожную плату. Лишнее доказательство, что заговора не существовало: въ противномъ случаъ награды были бы иныя. Онъ умеръ въ 1749 г. Князя Александра Андреевича Черкасскаго не следуеть смешивать съ Княземъ Александромъ Михайловичемъ Черкасскимъ, который способствоваль возстановленію самодержавія въ 1730 г. и впоследствін при Анне Іоанновне быль кабинеть-министромъ (см. ниже VIII глава). Оба они принадлежали къ различнымъ вътвямъ рода Черкасскихъ.

Хитрый и ловкій баронъ Шафировъ выхлопоталъ у Бирона разрѣшеніе своему зятю, Сергѣю Долгорукову, вернуться изъ ссылки (тотъ былъ сосланъ въ деревню). Обсуждался даже вопросъ объ одномъ дипломатическомъ назначеніи для князя Сергѣя Григорьевича. Но Остерманъ, ненавидѣвшій Шафирова и опасавшійся его возрастающаго вліянія, Ушаковъ 1) — врагъ Долгоруковыхъ, боявшійся ихъ мести, наконецъ, Волынскій, быстро сдѣлавшійся вліятельнымъ лицомъ и боявшійся усиливающагося значенія Шафирова — всѣ соединились, чтобы убѣдить Бирона, что нѣтъ ничего опаснѣе, какъ вернуть семью, причиной несчастій которой былъ онъ самъ, Биронъ; ему указали на неотложную необходимость покончить навсегда съ Долгоруковыми. Начальникъ Тайной канцеряріи, Ушаковъ, обѣщалъ доставить ему для этого необходимый предлогъ.

Послъ смерти отца и матери въ Березовъ, князь Иванъ сталъ главой семьи; поведеніе его не могло внушить уваженія къ нему ни близкихъ, ни чужихъ. Несчастье поднимаетъ сильную душу, очищаетъ ее, но оно совершенно разрушаетъ волю слабаго, дюжиннаго человъка; оно принижаетъ и развращаетъ его еще больше. Князь Иванъ пилъ, небрежно относился къ женъ; проводилъ дни въ пьянствъ съ мелкими чиновниками, попами и купцами Березова. Кроткой Натальъ Борисовнъ бывало очень тяжело ладить съ золовками, надменными, капризными, требовательными. Младшіе братья Ивана Алексѣевича, глупые и грубоватые, не были способны оцѣнить его жену, которой жизнь стала настоящей мукой. Душевно одинокая, среди семьи, которой она всемъ пожертвовала, терпящая постоянныя мелкія обиды отъ золовокъ, заброшенная мужемъ, -- она находила утѣшеніе только въ своихъ крошечныхъ дътяхъ; у нея было два мальчика-Михаилъ и Дмитрій 2); она сама ихъ кормила, несмотря на слабое здоровье свое, такъ какъ нанять кормилицу правительство ей не разръшило.

Въ Березовъ княжна Екатерина Алексъевна опустилась; она вошла въ связь съ поручикомъ гарнизона, нъкіимъ Овцынымъ, однимъ изъ собутыльниковъ князя Ивана 3). Среди послъднихъ появлялся иногда

<sup>1)</sup> Утаковъ и князь Юсуповъ были назначены, чтобы произвести обыскъ у "Долгоруковыхъ.

<sup>2)</sup> Дмитрій родился поэже, уже послѣ того, какъ князя Ивана разлучили съ семьей и увезли на казнь въ Новгородъ.

<sup>3)</sup> Сплетня, не обоснованная ни однимъ сколько-нибудь достовърнымъ свидътельствомъ и выросшая, по всъмъ въроятіямъ, на томъ фактъ, что когда доносчикъ Тишинъ оскорбилъ княжну, имъвшую несчастье понравиться ему, своими объясненіями, она пожаловалась князю Ивану съ которымъ былъ близокъ поручикъ

одинъ подъячій изъ Тобольска, Осипъ Тишинъ, прівзжавшій въ Березовъ по дѣламъ службы. Какъ-то разъ въ пьяномъ видѣ Тишинъ позволилъ себѣ по отношенію къ княжнѣ какую-то непристойность. Овцынъ съ товарищемъ своимъ, Яковомъ Лихачевымъ, и еще однимъ, обывателемъ Березова, Кашперовымъ, избили Тишина. Тотъ поклялся отмстить.

Приблизительно въ это же время Ушаковъ послалъ въ Тобольскъ одного изъ своихъ родственниковъ, капитана сибирскаго гарнизона, съ тѣмъ, чтобы тотъ запуталъ ссыльныхъ въ какое-нибудь опасное дѣло. Капитанъ научилъ Тишина донести: 1) что князь Иванъ ему говорилъ объ императрицѣ въ оскорбительныхъ выраженіяхъ; 2) что Тишинъ видѣлъ у него картину, изображающую коронованіе имп. Петра II; 3) что у князя Николая (младшаго брата) есть книга, напечатанная въ Кіевѣ, въ которой описано обрученіе его сестры съ императоромъ; 4) что воевода Бобровскій и майоръ Петровъ разръшили ссыльной семьѣ принимать гостей, что князь Иванъ бывалъ у жителей города, кутилъ, роскошничалъ и хулилъ государыню; 5) что духовенство Березова бывало постоянно въ гостяхъ, обѣдало и ужинало въссыльной семьѣ.

Капитанъ, котораго, если не ошибаюсь, тоже звали Ушаковымъ 1), получивъ этотъ доносъ, пріѣхалъ лично въ Березовъ въ маѣ 1738 г., присланный, будто бы, правительствомъ для того, чтобы внести возможныя облегченія и улучшенія въ положеніе ссыльныхъ. Онъ каждый день бывалъ у Долгоруковыхъ, обѣдалъ, гулялъ съ ними по городу. Вскорѣ онъ уѣхалъ, и немедленно послѣ его отъѣзда пришелъ приказъ, имъ самимъ посланный, разлучить князя Ивана съсемьей и посадить его въ одиночное заключеніе; тамъ приказано былокормить его только настолько, чтобы онъ не умеръ съ голоду. Княгиня Наталья Борисовна, съ разрѣшенія сжалившагося Петрова, ходила ночью повидать мужа сквозь маленькое рѣшетчатое оконце и приносила ему пищу.

Въ сентябрѣ, въ темную, дождливую ночь, къ берегу Сосвы причалила баржа. Изъ нея вышли солдаты. Тридцать одинъ человѣкъ

Овцынъ. Овцынъ побилъ Тишина. Для послѣдняго этого было достаточно чтобы увидъть въ Овцынъ счастливаго соперника. Овцынъ былъ очень образованный по своему времени человъкъ. Разжалованный за дружбу съ Долгоруковымъ въ матросы, онъ участвовалъ въ экспедиціи Беринга, въ 1741 г. и получилъ снова офицерскій чинъ; въ 1757 г. онъ уже командовалъ судами на Балтійскомъ морѣ. Ему принадлежитъ подробное описаніе Обской губы и Енисейскаго залива.

<sup>1)</sup> Фамилія его, дъйствительно, была Ушаковъ.

были арестованы въ Березовѣ; ихъ повели къ судну, заковали въ кандалы и до зари увезли въ Тобольскъ.

Арестованы были между другими: князь Иванъ, Бобровскій, Петровъ, Овцынъ, Лихачевъ, Кашперевъ, пять священниковъ, Федоръ Петровичъ Кузпецовъ, духовникъ Ивана Долгорукова, Илья Прохоровъ и три брата Васильева, наконецъ, діаконъ Өеодоръ Какоулинъ. Въ Тобольскъ ихъ повели на дознаніе, которое дълалъ самъ... прітъзжавшій въ Березовъ капитанъ Ушаковъ.

Обвиненные въ сношеніяхъ съ ссыльными, въ томъ, что вели съ ними дружбу, объдали и пили съ ними, они были приговорены: Лихачевъ и Кашперевъ къ кнуту и ссылкъ въ Оренбургъ, Бобровскій посланъ въ Оренбургъ и разжалованъ въ солдаты безъ права производства, Петровъ и Овцынъ сосланы на каторгу. У митрополита сибирскаго, Антонія Стаховскаго, хватило благородства и мужества вступиться за пятерыхъ священниковъ и діакона, но спасти ихъ онъ не могъ. Всъ были наказаны кнутомъ и сосланы на каторгу. Кромъ того, имъ были вырваны ноздри.

Княэя Ивана посадили въ Тобольскъ въ острогъ, гдъ держали на цъпи прикованнымъ къ стънъ, въ ножныхъ и ручныхъ кандалахъ. Что бы измучить его, ему не давали спать. Доведенный до полнаго нервнаго разстройства, онъ сталъ бредить о своемъ прошломъ и, ловко допрошенный, разсказалъ подробно о томъ, какъ составлено было ложное завъщаніе Петра II. для Бирона этого было болъе чъмъ достаточно, чтобы отправить его на пытку и казнь.

Князя Ивана отправили въ Новгородъ. Вскоръ привезли туда изъ Березова и остальныхъ братьевъ и сестеръ. Изъ Соловецкаго монастыря былъ доставленъ Василій Лукичъ. Братья покойнаго Алексъя Григорьевича, Сергъй и Иванъ, были также привезены въ Новгородъ. Слъдователямъ приказано было всъхъ на допросъ пытать.

Это было въ 1793 г. Вся Россія, за исключеніемъ нѣсколькихъсотенъ нѣмцевъ, стоявшихъ у власти, была измучена, доведена до
отчаянія правленіемъ Бирона. Цесаревна Елизавета Петровна и ея
маленькій племянникъ, принцъ Голштинскій, о которыхъ въ 1730 г.
никто не думалъ и о которыхъ упоминали съ презрѣніемъ, теперь
представлялись русскому дворянству единственной надеждой на спасеніе.

Привътливость, простота и ласковость цесаревны привлекали къ ней всъхъ знавшихъ ее, и въ полкахъ у нея было много приверженцевъ какъ среди офицеровъ, такъ и среди солдатъ. Биронъ и пъмцы значинали серьезно опасаться ея вліянія и въ каждомъ политическомъ

процессъ, въ каждомъ открытомъ выражении недовольства искали участія преданныхъ цесаревнѣ людей. Такъ было и теперь, въ дѣлѣ Долгоруковыхъ, и совсѣмъ напрасно: ни сосланные въ Березовъ, ни ловкій интриганъ Василій Лукичъ, никогда не имѣли сношеній съ великой княжной. Къ несчастью для Долгоруковыхъ, единственный человѣкъ въ Петербургѣ, который могъ за нихъ вступиться, старый Шафировъ, умеръ незадолго передъ тѣмъ (1-го марта 1739 г.). Умирая, онъ обратился къ милости и добротѣ императрицы и довѣрилъ ей судьбу своего зятя, Сергѣя Долгорукова, и своихъ внуковъ... Но Анна Іоанновна не знала ни милости, ни доброты... Эта предсмертная просьба еще болѣе обострила ненависть враговъ несчастной семьи.

Допросъ велся съ жестокостью, доходившей до дикости. Пытки были ужасны. Младшаго брата князя Ивана, Александра, напоили пьянымъ и заставили разсказывать вещи, губившія семью.

Придя въ себя, въ отчаяніи онъ схватилъ ножъ и вскрылъсебъ животъ. Это замътили во-время, зашили рану, стали его лъчить и *спасли* ему жизнь.

Императорскій приказъ приговорилъ Ивана къ четвертованію <sup>1</sup>), братьевъ его отца, князей—Сергѣя и Ивана Григорьевичей и Василія Лукича, къ обезглавленію. Фельдмаршала Василія Владиміровича и егобрата, Михаила—къ заточенію: одного въ Соловецкій монастырь, другого въ Шлиссельбургъ; имущества ихъ— къ конфискаціи. Николай, младшій братъ Ивана, 26-ти лѣтъ, былъ приговоренъ къ каторжнымъ работамъ въ Охотскѣ и къ отрѣзанію языка; Алексѣй, 23-хъ лѣтъ, къссылкѣ на Камчатку простымъ матросомъ на всю жизнь; Александръ, 21-го года, на Камчатку, въ каторжныя работы. Всѣ три брата приговорены къ кнуту. Сестры заточены въ монастыри. Изъ четырехъ сыновей князя Сергѣя Григорьевича (внуковъ стараго Шафирова): старшіе, Николай и Петръ, отданы въ солдаты; младшіе, Григорій и Василій, отданы въ подмастерья; маленькій Василій попалъ къ кузнецу; учиться грамотѣ ему было также навсегда запрещено.

Казнь была назначена 8-го ноября 1739 г. Въ верстъ отъ Новгорода тянется болотистая мъстность, отдъленная отъ города высохшимъ русломъ ръки, носящимъ названіе Федоровскаго ручья. На этомъ болотистомъ мъстъ находится кладбище для бъдныхъ, извъстное подъ именемъ Скудельничьяго. На разстояніи четверти версты отъ этого Скудельничьяго кладбища былъ построенъ эшафотъ. Начали съ кну-

<sup>1)</sup> По приговору суда, князь Иванъ былъ не четвертованъ, а колесованъ; егобратья, Александръ и Николай, во время новгородскихъ ужасовъ находились въ-Вологать.

та, къ которому приговорены были три брата князя Ивана; младшему, Николаю, былъ, кромѣ того, «урѣзанъ» языкъ; затѣмъ отрубили голову князю Ивану Григорьевичу (дядѣ кн. Ивана Алексѣевича), затѣмъ Сергѣю Григорьевичу, наконецъ, Василію Лукичу. Пришелъ чередъ Ивана. Въ эту страшную минуту онъ выказалъ поразительную твердость; онъ глядѣлъ въ глаза смерти—и какой смерти!—съ мужествомъ, воистину русскимъ. Въ то время, какъ палачъ привязывалъ его къ роковой доскѣ, онъ молился. Когда палачъ рубилъ ему лѣвую руку, онъ сказалъ: «Благодарю тя, Господи!» Палачъ отсѣкъ ему правую ногу—Иванъ продолжалъ: «ито сподобилъ мя...» и когда ему рубили лѣвую ногу: «познать тял...» затъмъ онъ потерялъ сознаніе. Палачъ закончилъ казнь, отрѣзавъ правую руку и голову. Внукъ несчастнаго, князъ Иванъ Михайловичъ, пишетъ въ своихъ неизданныхъ запискахъ:

«Такая пеожиданная и ужасная кончина, полная такихъ страшныхъ страданій, искупаетъ всѣ вины его молодости, и его кровь, оросившая новгородскую землю, эту древнюю колыбель русской свободы, должна примирить его съ памятью всѣхъ враговъ нашего рода».

Внукъ несчастнаго мученика правъ, утверждая, что столько страданій, увѣнчанныхъ такой смертью, искупаютъ вину молодости, но безпристрастный историческій судъ не долженъ ничего замалчивать и, клеймя безчеловѣчныхъ палачей несчастнаго князя Ивана, онъ долженъ сохранить въ своихъ анналахъ и тяжелыя страницы короткаго царствованія Петра II.

Послѣ казни были тотчасъ вырыты двѣ могилы; въ нихъ опустили по гробу, съ двумя тѣлами въ каждомъ. Послѣ восшествія на престолъ Елизаветы Петровны князь Николай, братъ и племянникъ казненныхъ, и князь Михаилъ, старшій сынъ несчастнаго князя Ивана, построили возлѣ кладбища церковь святого Николая Чудотворца. Они перенесли и похоронили въ церкви оба гроба. Они стоятъ влѣво отъ входа, по правую руку отъ алтаря; вмѣсто надгробныхъ плитъ они облажены выбѣленными известкой кирпичами. Ни надписи, ин имени, ни чиселъ. Я посѣтилъ въ 1849 г. эту церковь и почтительно склонился передъ этими двумя могилами, нѣмыми и такими краснорѣчивыми свидѣтелями человѣческаго тщеславія, честолюбія и шаткаго счастья.

Я разскажу еще о тъхъ членахъ семьи, которые пережили эту страшную казнь. О фельдмаршалъ я говорилъ. Возвращенный, какъ и всъ Долгоруковы, импер. Елизаветой изъ ссылки, фельдмаршалъ прожилъ послъдніе годы своей жизни въ Петербургъ, окруженный

вниманіемъ и почетомъ. Его братъ, Михаилъ Владиміровичъ, былъ назначенъ сенаторомъ. Онъ пережилъ фельдмаршала и умеръ въ 1750 г. восьмидесяти двухъ лѣтъ.

Жена князя Ивана, Наталья Борисовна, оставалась въ Березовъ, гдъ ее задержали до воцаренія императрицы Елизаветы. Она вернулась тогда въ Петербургъ съ обоими сыновьями и жила въ домъ брата графа Петра Борисовича Шереметева.

Старшій сынъ Натальи Борисовны, Михаилъ, былъ женатъ два раза: въ первый разъ, въ теченіе только одного года, на Голицыной; овдовѣвъ, онъ женился на Строгановой. Второй, Дмитрій, страдавшій съ дѣтства нервнымъ разстройствомъ, умеръ на рукахъ матери въ Кіевѣ въ 1757 году. Послѣ смерти сына Наталья Борисовна исполнила обѣтъ, давно данный, и постриглась въ кіевскомъ Фроловскомъ монастырѣ подъ именемъ Нектаріи. Наканунѣ постриженія она сошла къ берегу Днѣпра, сняла съ руки обручальное кольцо, поцѣловала его и бросила въ рѣку. Въ 1771 г. 3 іюля она скончалась и была похоронена въ Кіево-Печерской лаврѣ.

Княжна Екатерина Алексъевна была увезена въ ноябръ 1739 г. въ Горицкій Воскресенскій монастырь, на Бъломъ озеръ, въ Кирилловскомъ уъздъ, Новгородской губ. — Этотъ монастырь, построенный среди глухихъ лъсовъ, не разъ служилъ государственной тюрьмой. Основанный княгиней Евфросиньей, вдовой князя Андрея Іоанновича Старицкаго, сына Іоанна ІІІ, онъ сдълался мъстомъ заключенія своей основательницы. Она была заточена туда Іоанномъ IV, послъ того какъ сынъ ея былъ отравленъ грознымъ царемъ. Вслъдъ затъмъ тамъ была заключена невъстка Іоанна Грознаго, Прасковья Михайловна Саловая, жена его несчастнаго сына Ивана. Въ первыхъ годахъ XVII в., послъ паденія Годунова, царевна Ксенія провела въ Горицкомъ монастыръ нъсколько тяжелыхъ мъсяцевъ.

Княжну Екатерину Алексъевну держали въ строгомъ одиночномъ заключени, никогда не выпуская изъ кельи. На заднемъ дворъ монастыря стояла изба съ небольшими отверстіями вмъсто оконъ; дверь ея была всегда заперта тяжелымъ висячимъ замкомъ. Эта изба служила тюрьмой бывшей невъстъ Петра II. Ни суровое заключеніе, ни полная зависимость, въ которой она находилась отъ игуменьи, не сломили ея характера. Къ игуменьъ, бывшей кръпостной, она относилась съ нескрываемымъ презръніемъ. Какъ-то разъ грубая старуха замахнулась четками и хотъла ударить княжну, та спокойно уклонилась отъ удара, выпрямилась во весь ростъ и указала на дверь: «Ты должна уважать свътъ и во тьмъ», сказала она, «не забывай, что я

княжна, а ты холопка I» Игуменья смутилась и вышла безпрекословно. Въ другой разъ губернаторъ, объъзжая губернію, посътилъ монастырь. Его принимали съ большой торжественностью. Игуменья повела его къ княжнъ. Княжна при входъ гостей не встала и въ отвътъ на замъчаніе молча повернула вошедшимъ спину. Въ наказаніе заколотили единственное оконце ея кельи и оставили ее въ полной темнотъ. Такъ томилась она въ теченіе двухъ лътъ, до воцаренія императрицы Елизаветы. Изъ Петербурга за княжной былъ присланъ экипажъ. Игуменья и монахини почтительно ее провожали, земно кланялись ей, прощаясь, и просили не забывать ихъ милостями. Много разъ впослъдствіи монастырь получалъ отъ нея богатые дары 1).

<sup>1)</sup> Этотъ разсказъ князя П. В. Долгорукова о судьбь бывшей невъсты Петра II долгое время пользовался большой распространенностью. Новъйшее изслъдованіе, принадлежащее перу проф. Д. А. Корсакову, міняеть многое въ привычной версін. Пользуясь документами Государственнаго Архива, а также містными томскими и иркутскими консисторскими и монастырскими архивами, Д. А. Корсаковъ установиль, что сестры князя Ивана были равосланы по сибирскимъ монастырямъ: Екатерина (государыня-невъста), м. б. послъ очень недолгаго пребыванія въ Горицкомъ монастыръ-въ томскій Рождественскій, Елена-въ тюменскій Успенскій, Анна-въ верхотурскій Покровскій. Указъ тобольской архіерейской канцеляріи оть 9-го ноября 1740 г. быдъ получень въ Томскв 21-го декабря того же года,говорить проф. Корсаковъ, - а на другой день совершено было іеромонахомъ Моисеемъ пострижение въ монахини томскаго Рождественскаго монастыря "разрушенной невъсты, дъвки Катерины, Долгоруковской дочери", какъ она названа была въ указъ тобольской архіерейской канцеляріи. Постриженіе происходило въ присутствіи караульнаго обера-офицера, доставившаго ее изъ Тобольска; княжна Екатерина, по обычаю всъхъ насильственно подстригаемыхъ въ монашество въ XVII и XVIII вв., не произнесла ни одного изъ монашескихъ обътовъ, храня упорное молчаніе на вопросы, предлагаемые ей іеромонахомъ. Рождественскій монастырь быль крайне бъдень, не имъя никакихъ вкладовъ и земельныхъ владъній и не получая ничего отъ казны на свое содержаніе: монахини питались мірскимъ подаяніемъ, и такъ какъ княжна Екатерина ничего не получала отъ казны на свое содержаніе, то пропитывалась тьмъ же способомъ. Преданія о княжнь Екатеринь Долгоруковой, досель живущія среди томскихь обывателей, разсказывають слъдующее: содержалась она въ монашеской келіи подъ строгимъ карауломъ, не покидавшимъ ее ни днемъ, ни ночью; она получала позволеніе лишь иногда для развлеченія подняться на монастырскую колокольню, съ высоты которой быль видень весь городъ Томскъ. Сохранился также разсказъ о томъ, какъ княжна Екатерина ръшительно отказала отдать присланному къ ней нарочному свое обручальное кольцо, дълавшее ее обрученной невъстой императора Петра II. "Только тогда вы можете воспользоваться этой моей святыней, когда согласитесь отръзать мой палецъ или отрубить мою руку", сказала она посланному. См. Д. А. Корсаковъ. Изъ жизни русскихъ дъятелей XVIII въка, стр. 136-137.

Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ очень хотѣлось выдать замужъбывшую царскую невѣсту, но это было нелегко: тяжелый и властный характеръ княжны отпугивалъ жениховъ, да и сама она была слишкомъ горда и разборчива. Наконецъ, въ 1745 году графъ Александръ Брюсъ, незадолго передъ тѣмъ овдовѣвшій, просилъ руки княжны Екатерины Алексѣевны. Послѣ свадьбы молодые ѣздили въ Новгородъ поклониться могиламъ брата и дяди молодой графини. Во время этого путешествія она простудилась, захворала и вскорѣ по возвращени въ Петербургъ умерла. Говорятъ, что передъ смертью она велѣла при себѣ сжечь всѣ свои платья изъ страха, чтобы кто-нибудь не надѣлъ ихъ послѣ нея. Даже близость смерти не могла заглушить въ ней ея надменности.

Братья княжны Екатерины Алексъевны: Николай, Алексъй и Александръ, были всъ возвращены изъ ссылки имп. Елизаветой такъ же, какъ и дъти князя Сергъя Григорьевича, казненнаго вмъстъ съ княземъ Иваномъ въ Новгородъ.





## ГЛАВА VI.

## Императрица Анна Іоанновна и ея дворъ.

Императрица Анна Іоанновна была роста выше средняго, очень толста и неуклюжа; въ ней не было ничего женственнаго: рѣзкія манеры, грубый мужской голосъ, мужскіе вкусы. Она любила верховую взду, охоту, и въ Петергофъ, въ ея комнатъ всегда стояли наготовъ заряженныя ружья: у нея была привычка стрълять изъ окна пролетающихъ птицъ. Во дворъ Зимняго дворца для нея былъ устроенъ тиръ и охотничій манежъ, куда ей приводили дикихъ кабановъ, козъ иногда волковъ и медвъдей. Такъ, 14-го марта 1737 г. «С.-Петербургскія Въдомости» объявляютъ «что Е. И. В., всемилостивъйшая Государыня, изволила потъшаться охотой на дикую свинью, которую изволила изъ собственныхъ рукъ застрълить». 25-го іюля объявляется, что на прошедшей недълъ, въ присутствіи императрицы состоялось состязаніе въ стрѣльбѣ и были розданы призы: золотыя кольца, усыпанныя алмазами. 27-го апръля 1738 г. въ «Въдомостяхъ» объявляется, что императрица застрълила дикаго кабана и оленя. 8-го августа 1740 г., за два мѣсяца до смерти Анны Іоанновны въ «Вѣдомостяхъ» объявляется, что во время пребыванія ея величества въ Петергофѣ (т.-е. въ три мѣсяца) было убито: девять оленей, шестнадцать дикихъ козъ, четыре кабана, волкъ, триста семьдесятъ четыре зайца, шестьдесятъ восемь утокъ, шестнадцать большихъ чаекъ и т. д.

Даже флегматичную и кроткую Анну Леопольдовну заставляли охотиться. Такъ, въ 1737 г., когда принцессъ было всего девятнадцать лътъ, «С.-Петербургскія Въдомости» объявляютъ, что во время императорской охоты во дворъ Зимняго дворца ея высочество убила оленя.

Императорскимъ указомъ запрещалось, подъ угрозой суровъйшихъ наказаній: 1) охота въ окрестностяхъ Петергофа и Петербурга, 2) на зайцевъ, на сто верстъ, 3) на куропатокъ на 200 верстъ вокругъ.

Быть сурово наказаннымъ въ царствованіе Анны Іоанновны означало по меньшей мѣрѣ быть битымъ кнутомъ или имѣть вырванныя ноздри.

Надменная, жестокая, злая Анна Іоанновна была нелюбима даже родной матерыю, которая примирилась съ нею лишь передъ смертыю, по настоянію Петра I и Екатерины. Она вставала между 7—8 часами, туалетъ ея длился недолго. Она была неряшлива и грязна, несмотря на страсть къ роскоши. Послъ утренняго кофе, она проводила нѣкоторое время, разбирая свои драгоцѣнности. Въ 9 часовъ начинался пріемъ министровъ; она подписывала бумаги, часто не читая; затъмъ ъхала въ манежъ Бирона, гдъ у нея была отдъльная комната. Въ манежъ она ъздила верхомъ, осматривала лошадей, стръляла; часто тамъ же назначались и аудіенцін. Въ 12 часовъ она возвращалась во дворецъ и завтракала съ семьей Бирона. Въ торжественные дни она объдала на народъ, въ открытомъ павильонъ, съ племянницей своей, принцессой Анной Леопольдовной, и цесаревной Елизаветой Петровной. Во внутреннихъ покояхъ она носила обыкновенно широкій шлафрокъ, голубой или блѣдно-зеленый; голову повязывала, по-крестьянски, краснымъ платкомъ. Послѣ обѣда она ложилась отдыхать. Биронъ оставался возлѣ нея, жена его и дъти удалялись. Послъ часового отдыха, она вставала, открывала дверь въ сосъднюю комнату, въ которой за рукодъльемъ сидъли фрейлины, и кричала имъ: «Ну, дъвки, лойте!» И фрейлины должны были пъть, пока она имъ не кричала: «Довольно!» По вечерамъ бывали куртаги. Играли въ фараонъ, банкъ, квинтичъ. Проигрывалось и выигрывалось по десять, пятнадцать тысячь червонцевъ въ вечеръ. Императрица сама держала банкъ; только тѣ, кого она лично просила, могли понтировать; она платила немедленно и никогда не брала своего выигрыша, такъ что честью быть приглашенными къ игръ императрицы приближенные ея очень дорожили.

Неряшливая въ одеждѣ и въ домашнемъ обиходѣ, Анна Іоанновна любила роскошь тѣмъ болѣе, что это была одна изъ страстей Бирона; вкусы Бирона—были ея вкусы; то, что онъ любилъ, она любила; то, что онъ ненавидѣлъ, ненавидѣла она. Она была весела, только когда и онъ былъ веселъ; была грустна, когда онъ хмурился. Фаворитъ любилъ яркіе цвѣта; черный цвѣтъ былъ воспрещенъ при дворѣ. Пріѣхать ко двору въ темномъ платъѣ значило навлечь на себя немилость. Всѣ одѣвались свѣтло и пестро. Старики, какъ князъ Черкасскій и вице-король Остерманъ, появлялись во дворцѣ въ блѣднорозовыхъ костюмахъ. Платье вице-короля, который былъ скупъ и перяшливъ, было всегда сомнительной чистоты; чтобы угодить императрицѣ, онъ пускался танцовать полонезъ, съ трудомъ передвигая больныя ноги, мучась отъ боли, но всегда съ улыбкой и съ сіяющимъ лицомъ.

Иногда давались при дворѣ спектакли; игрались нѣмецкія и итальянскія комедіи; императрицѣ нравились особенно тѣ, въ которыхъ вступали въ драку; чѣмъ грубѣе были сцены, тѣмъ громче она хохотала своимъ басистымъ смѣхомъ. Она первая ввела, впрочемъ, итальянскую оперу въ Россіи: это было въ 1736 г.

Не получивъ разръщенія Бирона, императрицу видъть было нельзя. Горе было тому, кто осмълился бы ослушаться временщика. Всъ служившіе при дворъ, начиная съ оберъ-гофмаршала Рейнгольда Левенвольде и до истопниковъ, были ставленниками Бирона; онъ ихъ назначалъ и смънялъ по капризу. Истопникъ, топившій печи въ покояхъ императрицы, былъ однимъ изъ самыхъ преданныхъ Бирону людей. Онъ имълъ свободный доступъ въ спальню Анны Іоанновны. Ему приходилось входить и всколько разъ, чтобы слъдить за топкой; императрица вставала и одъвалась при Биронъ, не стъсняясь и присутствіемъ истопника. Въ тъ времена прислуга, входя въ комнату, должна была подойти сперва къ императрицъ и поцъловать ей руку (Екатерина II этотъ обычай уничтожила). Истопникъ былъ слишкомъ грязенъ, чтобы быть допущеннымъ къ рукф, — онъ кланялся въ ноги и цъловалъ ногу императрицъ, затъмъ продълывалъ то же по отношенію къ Бирону. Этому истопнику даровали дворянство 3-го марта 1740 г.; гербъ, которымъ его наградили, очень красноръчивъ: три серебряныя выошки на голубомъ полъ. Его звали Алексъй Милютинъ. Одинъ изъ его правнуковъ теперь военный министръ, другой министръ, статсъ-секретарь Царства Польскаго 1).

<sup>1)</sup> Записки печатались впервые въ 1867 г.

Наканунѣ праздниковъ генералитетъ, придворные и гвардія являлись поздравлять императрицу, допускались къ рукѣ и получали изъ высочайшихъ рукъ стаканъ вина. 19-го января, день восшествія на престолъ Анны Іоанновны, справлялся попойкой: чѣмъ больше пили, тѣмъ больше, значитъ, выражали радость, слѣдовательно, и преданности. Больше всѣхъ выказывалъ свою преданность оберъ-шталмейстеръ князь Куракинъ, горчайшій пьяница.

Анна Іоанновна любила шутовъ. У нея ихъ было шесть, изъ которыхъ два были шутами еще при Петръ I: это были Балакиревъ, человъкъ очень хорошей семьи, и Лакоста, крещеный португальскій еврей, которому Петръ I, шутки ради, подарилъ необитаемый островокъ на Балтійскомъ морѣ, съ титуломъ «царя Самоѣдскаго». Остальные четыре были: князь Михаилъ Алексфевичъ Голицынъ, зять его графъ Алексъй Петровичъ Апраксинъ, князь Никита Өедоровичъ Волконскій и итальянецъ Педрилло, прі хавшій въ Россію въ качествъ первой скрипки театральнаго оркестра и перешедшій на болъе выгодную должность придворнаго шута. Онъ скопилъ на этомъ доходномъ мъстъ довольно хорошее состояніе и, послъ смерти Анны іоанновны, когда регентша, Анна Леопольдовна, упразднила шутовъ, уфхадъ въ Италію богатымъ человфкомъ. Онъ и Лакоста были любимцами императрицы; она установила для нихъ особый орденъ — Санъ-Бенедетто. Это былъ въ миніатюръ орденъ Александра Невскаго, повъщенный въ петлицъ на красной лентъ; придворнымъ, которые имъли орденъ Александра Невскаго, это было не очень лестно.

Какъ-то Биронъ сказалъ Педрилло: «Правда ли, что ты женатъ на козѣ?»—«Ваша свѣтлость, не только женатъ, но моя жена беременна, и я надѣюсь, что мнѣ дадутъ достаточно денегъ, чтобы прилично воспитать моихъ дѣтей». Черезъ нѣсколько дней онъ сообщилъ Бирону, что жена его, коза, родила, и онъ проситъ, по старому русскому обычаю, притти ее навѣстить и принести въ подарокъ, кто сколько можетъ, одинъ-два червонца. На придворной сценѣ поставили кровать, положили на нее Педрилло съ козой и всѣ, начиная съ императрицы,— за ней дворъ, офицеры гвардіи, приходили кланяться козѣ и дарили ее. Это дикое шутовство принесло Педрилло около 10-ти тысячъ рублей.

Князь Никита Өсдоровичъ Волконскій былъ почтенный пятидесятилѣтній человѣкъ, зять Алексѣя и Михаила Бестужевыхъ-Рюминыхъ; онъ былъ приговоренъ къ шутовству изъ личной мести Анны Іоанновны; это была старая вражда между женой Волконскаго и тремя дочерьми царя Ивана. У Волконскаго было два сына, уже офицеры. Старшій, Михаилъ, человѣкъ выдающійся, былъ впослѣдствін, при Екатеринѣ II, посланникомъ въ Польшѣ и московскимъ генералъ-губернаторомъ. Зятья Волконскаго, Алексѣй и Михаилъ Бестужевы, занимали высокіе дипломатическіе посты; Алексѣй въ послѣдніе мѣсяцы царствованія Анны Іоанновны былъ призванъ въ Петербургъ, чтобы занять одно изъ вліятельнѣйшихъ положеній для того времени — постъ кабинетъ-министра. Онъ бывалъ при дворѣ, пользовался милостями двора, при которомъ зять его, оплеванный и всѣми презираемый, получалъ ежедневные пинки. Отсутствіе достоинства и готовность терпѣть униженія у русскихъ придворныхъ воистину изумительная!

Шутъ, князь Михаилъ Голицынъ, былъ внукъ извъстнаго Василія Голицына, сотрудника и любимца царевны Софін, изгнаннаго Петромъ I на самый съверъ Россіи. Съ нимъ вмъстъ былъ изгнанъ и его старшій сынъ Алексъй, женатый на Квашниной; Алексъй впалъ въ меланхолію и умеръ раньше отца, который вынесъ 24 года тяжелаго изгнанія. Михаилъ, сынъ Алексъя, родился въ самый годъ ужасной катастрофы, разразившейся (въ 1689 г.) надъ его дъломъ. Когда онъ подросъ, его взяли въ солдаты и лътъ сорока онъ былъ все еще въ скромпомъ чинъ армейскаго майора. Онъ женился на Хвостовой; отъ нея у него быль сынь Николай, впоследствіи умершій бездътнымъ, и дочь Елена, вышедшая замужъ за Апраксина. Овдовъвъ, Голицынъ путешествовалъ; въ Италіи онъ женился вторично на итальянкъ и подъ ея вліяніемъ принялъ католичество. Жена его была семьи очень простой, и онъ не ръшился юбъявить о своемъ бракъ своимъ именитымъ родственникамъ. Вернувшись въ Россію, онъ поселилъ жену въ Нъмецкой слободъ, и только въ 1736 г. узнали при дворъ о его необъявленномъ бракъ. Послъ смерти фельдмаршала Голицына Биронъ преслъдовалъ всю семью и былъ очень доволенъ возможности нанести Голицынымъ такой унижающій, оскорбительный ударъ. Князь Михаилъ Алексфевичъ быль приговоренъ къ роли придворнаго шута. У него не хватило мужества лишить себя жизни. Жену его арестовали, увезли въ Петербургъ и предали Тайной канцеляріи; я не знаю, что съ ней сталось, но бракъ былъ расторгнутъ и признанъ недъйствительнымъ. Въ последній годъ своего царствованія Анна Іоанновна приказала женить Голицына 1) на камчадалкъ, или что-то въ этомъ родъ. Ей было лѣтъ 30; она была уродлива, грязна, звали ее Евдокіей Ивановной; у нея даже фамиліи не было.

<sup>1)</sup> Голицынь быль тогда въ состояніи, близкомь къ идіотизму.

Ее прозвали Бужениновой (въ честь «буженины» — любимаго блюда императрицы!). Свадьба справлялась въ февралъ 1740 года среди сборища представителей чуть ли не всъхъ дикихъ народностей Россіи, созванныхъ нарочно по этому случаю. Молодыхъ везли въ церковь въ клъткъ на спинъ слона; приглашенные ъхали за ними въ саняхъ, запряженныхъ быками, собаками, оленями, козлами и свиньями. Въ бироновскомъ манежъ устроенъ былъ пиръ и балъ, па которыхъ каждая пара инородцевъ угощалась своимъ національнымъ кушаньемъ и затъмъ каждая танцовала свой національный танецъ подъ звуки родной музыки: шумъ и гамъ стояли оглушающіе. Затъмъ молодыхъ ввели въ ледяной домъ, построенный на Невъ, гдъ они были заперты на всю ночь. У Евдокіи Ивановны родился сынъ Андрей.

Несчастнаго князя Михаила Алексъевича прозвали при дворъ «квасникомъ» вотъ по какому случаю: какъ-то разъ Анна Іоанновна спросила себъ стаканъ квасу и, выпивъ половину, вылила остатокъ на голову бъдному Голицыну. Придворные нашли, конечно, что шутка полна остроумія, и бъдный старикъ до конца жизни назывался квасникомъ. Анна Леопольдовна, сдълавшись репентшей (въ 1840 г.), освободила Голицына отъ его тяжкихъ обязанностей, и онъ уъхалъвъ Москву. Тамъ родился у Евдокіи Ивановны второй сынъ.

Голицынъ былъ женатъ и въ четвертый разъ, на Хвостовой, отъ которой у него было три дочери. Онъ умеръ въ 1775 г. восьмидесяти шести лътъ.

Графъ Алексъй Апраксинъ былъ сдъланъ шутомъ также въ наказаніе за то, что онъ принялъ католичество подъ вліяніемъ своего тестя, Михаила Голицына. Онъ былъ племянникъ графовъ Апраксиныхъ: генералъ-адмирала и оберъ-шенка. Сынъ оберъ-шенка, его двоюродный братъ Өедоръ, прапрадъдъ нынъшнихъ Апраксиныхъ, тотъ самый, который игралъ такую постыдную роль въ 1730 году, совершенно спокойно выносилъ оскорбленіе, нанесенное семьѣ, и исполнялъ при дворѣ свои обязанности камергера, какъ ни въ чемъ не бывало. Въ это же время начиналъ свою карьеру Степанъ Апраксинъ, впослъдствін фельдмаршалъ. Онъ былъ воспитанъ въ домѣ родственника своего графа Петра Апраксина, отца шута. Это послъднее обстоятельство Степанъ Апраксинъ, пользовавшійся большимъ вліяніемъ мать его была во второмъ бракѣ замужемъ за Ушаковымъ, начальникомъ тайной канцеляріи—повидимому, совершенно не помнилъ и никогда не сдълалъ ничего для облегченія участи несчастнаго шута.

По воскресеньямъ, когда императрица Анна Іоанновна и ея дворъ шли черезъ залы дворца отъ объдни, прослушавъ молитвы Тому, Кто





Шуты при Императрицъ Аннъ Іоанновнъ.

THEORY OUT OUT OF THE PARTY OF

напомнилъ людямъ о любви, объ уваженіи къ слабости и къ страданію,—несчастные шуты должны были сидѣть вдоль стѣнъ на корточкахъ и кричать «кука-реку». Придворные забавлялись, толкая ихъ, глумясь, разрисовывая имъ лица углемъ. Среди придворныхъ находились родственники Волконскаго, Голицына и Апраксина, не подозрѣвавшіе, что оскорбленіе и стыдъ, переживаемые несчастными, падалъ на нихъ, маралъ и ихъ имя.

Однимъ изъ любимыхъ развлеченій Бирона и Анны Іоанновиы были драки шутовъ. Ихъ заставляли нападать другъ на друга, бить другъ друга по лицу, часто въ кровь, валить другъ друга на землю. Императрица и Биронъ хохотали до слезъ, глядя на пихъ. Шутамъ приходилось повиноваться безпрекословно. Балакиреву однажды нездоровилось, и онъ отказался вступить въ драку. Анна Іоанновна и Биронъ были взбъшены. Балакирева приказано было выпороть нещадно; несчастный два дня пролежалъ послъ экзекуціи, не будучи въ состояніи ни встать, ни повернуться въ постели:

У Анны Іоанновны была вообще страсть ко всякаго рода вульгарному шутовству. Узнавъ, что Тредьяковскій написалъ эротическую буффонаду въ стихахъ, она призвала его и выразила желаніе услышать это произведеніе. Вотъ какъ гредьяковскій разсказываетъ объ этомъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: «Имѣлъ счастіе читать Государынѣ Императрицѣ, у камеля, стоя на колѣняхъ передъ ея Императорскимъ Величествомъ, и по окончаніи онаго чтенія, удостоился получить изъ собственныхъ Ея Императорскаго Величества рукъ Всемилостивъйшую оплеушину».

Анна Іоанновна приблизила къ себъ и воспитала племянницу свою, единственную дочь сестры Екатерины Іоанновны, герцогини Мекленбургской. Молодая принцесса родилась 18-го декабря въ 1718 году и была названа при крещеніи Елизаветой-Екатериной-Кристиной. Грубый, деспотическій нравъ герцога принудилъ Екатерину Іоанновну покинуть мужа и прітхать въ Петербургъ, когда дочери ея было всего нъсколько мъсяцевъ. Принцесса Елизавета приняла православіе и была названа въ честь своей тетки, Анны. Это была светлая блондинка, съ лицомъ мало выразительнымъ, хорошо сложенная и довольно граціозная; она была неглупа, но питала отвращение ко всякому серьезному занятию и всегда имъла усталый, скучающій видъ; несмотря на свою флегматичность, она была очень чувственна; очень не любила стъснять себя, и большую часть дня проводила полуодътая, безъ дъла, безпорядочно мечтая. Императрица искала ей жениха среди итмецкихъ принцевъ. Карлъ

Густавъ Левенвольде быль послань за границу съ этой цълью. Австрійскій дворъ щедро заплатиль ему за то, что опъ способствоваль выбору принца Антона - Ульриха Брауншвейгъ - Бевернскаго. Брауншвейгскій былъ племянникомъ по матери, императрицы австрійской, супруги Карла VI. Ему было двадцать пять лѣтъ (род. 17-го августа 1714 г.). Онъ быль очень добрый малый — и только; у него было доброе сердце, умъ отсутствовалъ, энергіи не было никакой: это было именно то, что требовалось. Его дядя и тетка и вся семья были очень довольны, когда дело устроилось: они не подозревали, что посылають его на гибель, на ужасы, на смерть въ тюрьмъ, послъ 35-ти лътъ заточенія. Какъ только онъ пріъхаль въ Россію, его послали на границы Турціи подъ начальство Миниха, въ дъйствующую армію, чтобы сдѣлать его извѣстнымъ обществу и сблизить съ арміей. Биронъ противодъйствовалъ, сколько могъ, предполагавшемуся браку. Онъ задумалъ женить своего старшаго сына Петра (мальчикъ былъ на пять лѣтъ моложе принцессы) на Аннѣ Леопольдовнѣ и возвести такимъ образомъ своихъ потомковъ на русскій престолъ. Вліяніе фаворита на императрицу было такъ сильно, что трудно было предвидъть, чемъ кончилась бы его интрига, если бы въ дело не вмешался Остерманъ. Послъдній очень стояль за бракъ Анны Леопольдовны съ принцемъ Антономъ Ульрихомъ. Къ Остерману присоединилась графиня Головкина, искреине любившая Анну Леопольдовну. Головкиной удалось окончательно разрушить планы Бирона. Въ тъ времена бракъ между двоюродными считался совершенно недопустимымъ; дъти же Бирона были дътьми. Анны Іоанновны, такъ Петръ Биронъ приходился, въ сущности, двоюроднымъ братомъ принцессъ 1). Графиня Головкина сумъла воспользоваться этимъ обстоятельствомъ и съ необычайнымъ тактомъ провела все дъло. Съ другой стороны, она очень повліяла и на Анну Леопольдовну, которая очень неохотно согласилась на бракъ съ принцемъ Антономъ Ульрихомъ. Онъ былъ ей очень не по душъ. Головкина убъдила ее, что колебанія могуть только способствовать успфху интриги Бирона, и что если ужъ рѣшаться на бракъ безъ сердечной склонности, то, конечно, лучше выйти замужъ за герцога Брауншвейгскаго, потомка владътельных князей, племянника австрійской императрицы, чемъ за Бирона, сдълавшагося, правда, наслъднымъ принцемъ курляндскимъ,

<sup>1)</sup> Насколько все это достовърно—судить нельзя; приходится принимать, какъ тогдашніе ходячіе слухи и пересуды, очень характерные для общаго положенія дъль.

но, все же, правнука простого конюха. Анна Леопольдовна писколько не скрывала своей антипатіи къ обоимъ женихамъ. Она говорила, не стъспясь, окружающимъ, что для пея пепопятенъ фактъ, что она, племянница и пріемная дочь самодержцы всероссійской, не можетъ выбрать себт мужа по своему желанію, свободно и независимо 1).

Уже будучи невѣстой принца Антона Ульриха, принцесса говорила Волынскому, съ которымъ была въ пріятельскихъ отношеніяхъ: «Это вы, министры проклятые, на то привели, что теперь за того иду, за кого прежде не думала», раздраженно и злобно отвѣчала Анна Леолольдовна, «а все вы для своихъ интересовъ къ тому привели».

— Я и князь Черкасскій въ томъ не виноваты,—дипломатически оправдывался Волынскій: — Мы о томъ не въдали, а въдалъ ли о томъ или нътъ графъ Остерманъ, — мнъ неизвъстно... Чъмъ же вы, ваше высочество, недовольны?

«Принцть Брауншвейгскій весьма тихъ и несмѣлъ въ поступкахъ своихъ?..»

Волынскій отв'ячаль на это опять-таки очень дипломатично:

— Хоть въ его свътлости какіе недостатки и есть, то, напротивътого, довольныя богодарованія въ вашемъ высочествѣ имѣются и для того можете тѣ недостатки снабдѣвать или награждать своимъ олагоразуміемъ. Сносите все то терпѣливо и не показывайте людямъ, что въ томъ вамъ противность имѣется. Въ томъ разумъ и честь вашего высочества состоитъ. Когда такого состоянія принцъ Брауншвейгскій, то для вашего высочества пользы лучше будетъ, потому что больше будетъ вамъ въ совѣтахъ и въ прочемъ послушенъ, а ежелибъ вашему высочеству супругомъ былъ принцъ Петръ (Биронъ), тобъ хуже было для вашего высочества, потому что принцъ Петръ въ молодыхъ лѣтахъ и притомъ запальчиваго нрава.

Анна Леопольдовна уступила уговорамъ окружающихъ и подчинилась волѣ своей тетки. Но, несмотря на свою природную доброту, она не могла переломить себя и была очень нелюбезна и холодна къ своему жениху.

Всю ночь послѣ свадьбы она провела одна въ Лѣтнемъ саду. Аниѣ Іоанновнѣ пришлось прибѣгнуть къ своимъ привычнымъ грубымъ мѣрамъ: фрейлины видѣли въ полуотворенную дверь, какъ императрица била по щекамъ свою племянницу.

<sup>1)</sup> Въ молодости Карабановь слышалъ это отъ графини Головкиной, которая доживала свои послъдніе годы въ Москвъ. Она умерла 90 съ лишнимъ лътъ въ 1791 г.

Теперь я хочу разсказать о Биронъ и его роковомъ вліянін на дъла въ это несчастное для Россін царствованіе.

Іоганиъ-Эрнстъ Биренъ, измѣнившій свое имя на Биронъ, родился 12-го ноября 1690 года. Онъ былъ внукъ конюха придворной конюшим герцога курляндскаго Іакова III. Сынъ этого конюха началъ свою службу въ конюшняхъ сына герцога Іакова, принца Александра 1).

Придворный конюхъ сопровождать принца въ Венгрію и послівего смерти вернулся въ Курляндію, гді быль назначень егерсгауптманомъ герцогской охоты. Онъ быль большой взяточникъ и скопилъхорошее состояніе. Послівнего остались три сына: Карлъ, Іоганнъ-Эрнстъ и Густавъ, которымъ онъ оставилъ, кромів капиталовъ, пріобрітенное имъ иміне Каленземъ.

Іоганнъ-Эрнстъ былъ посланъ отцомъ въ кенигсбергскій университетъ. Онъ тамъ больше безобразничалъ и кутилъ, чѣмъ учился. За мошенничество въ карты товарищи его высъкли. Бирону пришлось бъжать. Онъ вернулся въ Курляндію и поступиль управляющимъ къ, одному богатому помъщику. Черезъ нѣкоторое время онъ переѣхалъ въ Петербургъ и хлопоталъ тамъ о полученіи званія камеръ-юнкера ири дворф супруги цесаревича Алексъя. Ему было отказано и онъ возпенавидълъ-Россію и русскихъ со всей злобой, на которую былъ способенъ. Влослъдствін судьба дала ему возможность выместить въ несчастной Россін всѣ свои обиды. Вернувшись въ Митаву, Биронъ сумѣль втереться къ Петру Михайловичу Бестужеву-Рюмину, гофмаршалу двора вдовствующей герцогини Анны Іоанновны. Стройный и прекрасно сложенный, онъ сумълъ привлечь внимание самой герцогини и въ 1718 году получилъ званіе камеръ-юнкера ея двора и сталъ ея любовникомъ. Его назначеніе камеръ-юнкеромъ жестоко оскорбило двухъкамеръ-юнкеровъ, курляндцевъ Кейзерлинга и Фитингофа. Они были возмущены уравненіемъ своимъ со внукомъ конюха, и что еще хуже, человъкомъ, высъченнымъ товарищами за карточныя плутни. Кейзерлингъ подалъ въ отставку.

Какъ только Биронъ попалъ въ милость, онъ сталъ интриговать противъ своего бывшаго покровителя Бестужева и поссорилъ послѣд-

<sup>1)</sup> Распространенное мивніе объ очень низкомъ происхожденіи фаворита едва ли справедливо. Родъ Вühren'овъ, по подличнымъ актамъ, восходитъ къ XVI в. Представители его родились въ XVI и XVII вв. съ лучшими фамиліями Польши и Курляндіи. Можетъ быть, Іоганиъ-Эрнстъ Биронъ и занималъ маленькую должность при дворѣ курляндскаго герцога по шталмейстерской части—отсюда и разговоры о немъ, какъ о конюхѣ. По всей вѣроятности, родъ Бирона дворянскій, но не богатый и не древній среди курлянскаго дворянства, многіе представители котораго ведутъ свои родословныя съ XII и даже XI вв.

тияго съ герцогиней. Съ перваго же дня новый фаворить сталъ пользоваться необычайнымъ вліяніемъ у Анны Іоанновны. Герцогиня послала барона Корфа въ Петербургъ къ Петру! І съ жалобой на Бестужева. Бирону было довърено управленіе дворомъ и частными дълами герцогини и пожаловано званіе секретаря и камергера. Биронъ сопровеждалъ герцогиню въ Петербургъ въ 1724 году, куда она Ъздила, чтобы присутствовать при коронованіи императрицы. Въ 1724 году на него было возложено порученіе поздравить императрицу Екатерину съ восшествіемъ ея на престолъ.

Биронъ былъ посланъ однажды герцогиней съ частнымъ поручепіемъ въ Кенигсбергъ. По своей привычкѣ, онъ тамъ проводилъ время въ плянствѣ и кутежахъ, попалъ въ какой-то почной скандалъ и драку, былъ схваченъ, высѣченъ и въ истерзанномъ видѣ, съ разорваннымъ платьемъ, избитый и окровавленный, былъ отправленъ въ городскую тюрьму, гдѣ былъ заключенъ съ ворами и бродягами. Герцогинѣ пришлось заплатить большія деньги, чтобы освободить его и избѣжать суда.

Курляндцы были вить себя отъ негодованія по Анна Іоаннова, ослівпленная страстью, замяла діло. Требованія удалить Бирона, присутствіє котораго при дворть герцогини считалось оскорбленіємъ курляндскаго дворянства, были оставлены, разумтьется, безъ внимания.

По пастоянію Анны Іоанновны, Биронъ женплся, чтобы имѣть возможность дать имя дѣтямъ герцогини. Анна Іоанновна выбрала ему въ супруги одну изъ своихъ фрейлинъ, Бенигну Готтлибе. Ей было двадцать лѣтъ. Она была глупа, некрасива, очень слабаго здоровья (что ей не мѣшало, однако, прожить до 85-ти лѣтъ) и совершенно неспособна къ супружеской жизни. Послѣднее обстоятельство особенно повліяло на выборъ герцогини. Отецъ невѣсты ни за что не хотѣлъ согласиться на этотъ бракъ, но свадьба состоялась въ 1723 г. безъ его разрѣшенія; молодымъ долго не удавалось помириться со старикомъ.

Жизнь супруговъ Биронъ и герцогини тѣсно 'слилась; они прожили втроемъ семнадцать лѣтъ, до смерти Анны Іоанновны.

Въ 1724 г. у Бирона родился сынъ Петръ, послѣдній герцогъ курляндскій; въ 1727 г. родилась дочь Гедвига - Елизавета (впослѣдствін баронесса Черкасова) и въ 1728 г. — второй сынъ Карлъ, дѣдъ нынѣшнихъ Бироновъ.

Женившись, Биронъ пожелалъ себя имматрикуляризировать, какъ говорили въ Курляндін, то-есть быть внесеннымъ въ списки курляндскихъ дворянъ. Ему, однако, это не удалось, несмотря на хло-

поты Анны Іоанновны и на поддержку ландмаршала, барона Бракеля, бывшаго тогда очень вліятельнымъ лицомъ.

Только по восшествіи Анны Іоанновны на русскій престоль, когда Бирону императоръ Карлъ VI даровалъ графство священной имперіи, курляндское дворянство согласилось принять его въ свою среду. Послѣ усиленныхъ хлопотъ барона Бракеля, кстати сказать, очень дрянного человѣка, и нѣсколькихъ курляндцевъ, находившихся на русской службѣ, слѣдовательно, подчиненныхъ Бирону, послѣднему былъ посланъ патентъ имматрикуляціи въ великолѣпномъ драгоцѣнномъ ящикѣ. Бракель былъ награжденъ лентой Андрея Первозваннаго и вслѣдъ за тѣмъ принятъ на русскую службу въ чинѣ дъйствительнаго тайнаго совѣтника съ огромнымъ содержаніемъ.

Въ 1737 г. умеръ послъдній представитель мужской линін дома Кетлеровъ, которые управляли Курляндіей съ 1562 года. Для полуголодныхъ, всегда нуждавшихся нѣмецкихъ принцевъ, обладавшихъ размножаться, маленькій иеобычайной способностью престоль быль предметомъ ярыхъ вождельній. Претендентовъ оказалось очень много. У каждой великой державы быль свой. Курфюрстъсаксонскій, король польскій, Августь III, хлопоталь о курляндскомъ герцогствъ для своего незаконнаго брата, графа Морица саксонскаго, французскаго маршала. Эта кандидатура поддерживалсь въ Версалъ. Императоръ Карлъ VI стремился дать герцогство одному изъ своихъ племянниковъ, принцевъ Брауншвейгъ-Бевернскихъ. Этотъ выборъподдерживался Англіей, гдъ царствовала младшая линія Брауншвейгскаго дома. Наконецъ, король прусскій, Фридрихъ Вильгельмъ І, добивался курляндской короны для своего племянника, маркграфа Бранденбургскаго, соглашаясь отдать ее также одному изъ маркграфовъ младшей линіи Бранденбурговъ. Биронъ рѣшилъ вопросъ въ свою пользу при помощи русскихъ солдатъ, которые были введены въ Курляндію и заняли Митаву. Начальствоваль надъ войскомъ зять Бирона, генералъ-майоръ Августъ Бисмаркъ, пруссакъ по происхожденію, принадлежавшій къ старинной фамиліи очень многочисленной и объднъвшей. Онъ былъ женатъ на сестръ госпожи Биронъ и, благодаря протекціи своего зятя, быль принять на русскую службу.

Курляндское дворянство собралось въ Митавѣ для выборовъ повой династіи. Вся страна была занята русскими войсками. Возлѣ Митавы было заготовлено большое количество кибитокъ. Русскіе агенты сообщали курляндцамъ о желаніи императрицы доставить герцогство оберъ-камергеру графу Бирону; прибавлялось, что каждый дворянинъ имѣетъ право голосовать согласно со своими убѣжденіемъ и со-

въстью; но тъ, кто будутъ голосовать противъ графа Бирона, будуть, въ стоящихъ съ этой целью наготове кибиткахъ, увезены въ Сибирь. Такая система выборовъ привела къ блестящему результату: курляндское дворянство выбрало своимъ государемъ человъка, котораго въ теченіе многихъ лѣтъ не хотѣло допустить въ свою среду, -- мошенника, когда-то высъченнаго своими товарищами! ляндцы, которые выразили неодобреніе последнему Кетлеру, Фердинанду, которые заставили его покинуть Курляндію и жить въ Данцигъ, - послушно и низкопоклонно избрали внука конюха, потому что на его сторонъ была сила. Биронъ относился къ своимъ новымъ подданнымъ грубо, заставлялъ цъловать свою руку, въ минуты раздраженія бранился площадными словами. «Verfluchter, dumm»—звучало нъжно и ласкательно среди его отборнаго лексикона. Госпожа Биронъ была еще болъе горда и надменна; она была олицетвореніемъ глупости и вульгарности. Въ своей пріемной она устроила подобіе трона, и принимала гостей, сидя въ креслахъ, поставленныхъ на небольшой эстрадъ подъ балдахиномъ, украшеннымъ герцогской короной. И мужчинамъ и дамамъ, здороваясь, она подставляла для поцълуя объ руки и негодовала, когда ей цъловали только одну.

Дъти Бирона были до-нельзя распущены и вульгарны. Съ младенчества они были заражены нельпой надменностью матери. Дворецкій Бироновъ пожаловался однажды новой герцогинъ на мальчишекъ, которые бранились и оскорбляли его. Госпожа Биронъ разгиъвалась. Дворецкій быль отправлень въ смирительный домъ. Уже въ ранней юности-Петръ шестнадцати, Карлъ двънадцати лътъ-были подполковниками кавалергардскаго полка и кавалерами ордена Андрея Первозваннаго. Любимымъ ихъ развлеченіемъ было обливать виномъ платье: придворныхъ и, потихоньку подойдя сзади, срывать съ нихъ парики. Маленькому Карлу пришла разъ фантазія бъгать по заламъ дворца съ прутикомъ въ рукахъ и стегать имъ придворныхъ по ногамъ. Онъ подбъжалъ къ графу Рейнгольду Левенвольде, по тотъ, перепрыгнувъ съ ноги на ногу, избѣжалъ удара. Тогда мальчишка присталъ къ генералъ-аншефу князю Ивану Өедоровичу Барятинскому. Въ эту минуту вошелъ Биронъ. Барятинскій, обыкновенно очень почтительный и занскивающій, подошель къ герцогу, пожаловался ему на его сына и прибавилъ, что скоро станетъ затруднительнымъ бывать при дворъ. Глаза Бирона засверкали. Онъ смърилъ князя съ головы до ногь и презрительно оброниль: «Если вы недовольны, подайте въ отставку, я объщаю вамъ, что она будетъ принята». И прошелъ дальше, здороваясь съ другими. Барятинскій въ отставку не подалъ. У маленькихъ Бироновъ былъ гувернеръ Шварцъ; онъ не былъ въ силахъ справиться съ мальчишками. Какъ-то разъ Карлъ, гуляя въ дворцовомъ саду, сталъ объѣдаться малиной; гувернеръ велѣлъ ему перестать. Мальчишка показалъ ему языкъ и не послушалъ. На слѣдующій день онъ заболѣлъ. Императрица, обожавшая этого ребенка, набросилась на гувернера съ бранью и не слушала его объясненій. Несчастнаго отправили въ смирительный домъ и заставили мести улицы. Биронъ далъ ему тысячу рублей и выпроводилъ за границу.

Дочери Бирона было всего десять лътъ, когда ея отецъ и императрица стали хлопотать о ея замужествъ. Жениха искали среди владътельныхъ нъмецкихъ принцевъ. Имъ не приходило въ голову, что дочь ихъ выйдетъ замужъ за одного изъ сыновей Черкасова, бывшаго тогда въ ссылкъ. Выборъ палъ на послъдняго принца Гессенъ-Лармштадтскаго, который сталь впослъдствіи ландграфомъ Людовикомъ IX. Но ни самъ молодой принцъ, ни его отецъ и дъдъ, бывшій еще въ живыхъ, не захотъли этого брака. Руки молодой Биронъ очень добивался герцогъ Саксенъ- Мейнингенскій; но, такъ какъ онъ пользовался очень дурной репутаціей и быль весь въ долгахъ, ему отказали. Анна Іоанновна получила письмо отъ герцога Голштинскаго, котораго она ненавидъла. Зять Петра I писалъ ей о своей крайней денежной нуждъ и, прося въ подарокъ сто тысячъ рублей, просилъ руки маленькой Биронъ для своего сына (впослъдствіи императора Петра III). Императрица дала Бирону прочесть письмо и, замътивъ, что «пьяница» ни копейки отъ нея не увидитъ, бросила его посланіе въ каминъ. Биронъ не былъ съ ней согласенъ на этотъ разъ. Сдѣлавшись регентомъ, онъ возобновилъ переговоры съ герцогомъ Голштинскимъ. Быстрое паденіе пом'єшало регенту довести діло до конца.

Дочь Бирона была горбата и некрасива, но очень умна. У нея были прекрасные, умные и выразительные глаза. Это была тонкая, вкрадчивая интриганка. Когда отца ея сослали въ Ярославль и ей надоъло возиться со сварливыми стариками, она придумала отличный способъ, чтобы вернуться въ Петербургъ. Зная ханжество императрицы Елизаветы Петровны, она бъжала изъ дома отца, поселилась у жены воеводы, Бобрищевой-Пушкиной, и сообщила той подъ большимъ секретомъ, что родители преслъдуютъ ее за желаніе принять православіе. Бобрищева-Пушкина отвезла ее въ Петербургъ къ наперсницъ императрицы, графинъ Шуваловой. Императрица была въ востортъ; при обрядъ присоединенія она была сама воспріемницей молодой принцессы и поселила ее во дворцъ среди своихъ фрейлинъ. Умная

горбунья сумъла вскружить голову молодому великому князю Петру Өедоровичу, но вскоръ графиня Елизавета Воронцова смънила ее. Когда здоровье императрицы, которая очень любила принцессу курляндскую, пошатнулось, послѣдняя, предвидя перемѣны при дворѣ и боясь, чтобы родители ея не потребовали ее къ себъ, стала искать себъ жениха. О ифмецкихъ принцахъ теперь нечего было и мечтать. Въ Петербург тоже не находилось никого изъ высокопоставленныхъ лицъ, кто бы пожелаль стать зятемъ Бирона. Ей пришлось удовольствоваться барономъ Черкасовымъ, за котораго она вышла замужъ въ 1759 году (ей было тогда тридцать два года). Черкасовъ былъ сынъ секретаря Петра I и внукъ придворнаго лакея. Но въдь и принцесса курляндская была по отцу правнучкой конюха. Баронъ Черкасовъ былъ очень воспитанный и образованный человъкъ. Впослъдствіи, въ царствованіе императрицы Екатерины II, онъ былъ президентомъ медицинской коллегін и дъйствительнымъ тайнымъ совътникомъ. Онъ былъ ежедневнымъ гостемъ у Екатерины, которая очень цънила его тонкій умъ и исключительную способность вести остроумный разговоръ.

Сдълавшись герцогомъ курляндскимъ, Биронъ написалъ французскому маршалу, герцогу Бирону, главъ старинной фамиліи де-Гонто, и просилъ его выдать ему дипломъ, свидътельствующій, что одинъ изъ членовъ дома герцоговъ Биронъ когда-то эмигрировалъ въ Германію и что герцогъ курляндскій — прямой потомокъ эмигранта. Маршалъ отвъчалъ: «Ни въ архивахъ, ни въ запискахъ и воспоминаніяхъ нашей семьи не упоминается объ эмиграціи одного изъ членовъ дома де-Гонто-Биронъ. Но если одинъ изъ иностранныхъ государей окажется потомкомъ нашей фамиліи, мы почтемъ это за честь для всего дворянства Франціи».

Около этого времени умеръ зять герцога Бирона (маршала), маркизъ де-Бонакъ, одинъ изъ способиъйшихъ дипломатовъ своего времени. Когда онъ былъ французскимъ посланникомъ въ Константинополъ, онъ былъ избранъ посредникомъ и велъ переговоры между Портой и Петромъ І. Петръ пожаловалъ его лентой Андрея Первозваннаго. Маршалъ, герцогъ Биронъ, просилъ Эрнста-Іоганна Бирона ходатайствовать у императрицы о разръшеніи, передалъ орденъ по наслъдству старшему сыну Бонака. Биронъ не счелъ возможнымъ отказать своему «кузену», маршалу герцогу Бирону, и восемнадцатильтній маркизъ де-Бонакъ былъ украшенъ Андреевской лентой.

Разсказываютъ, что старый маршалъ, герцогъ Биронъ, узнавъ, что аптекарь одного изъ городовъ Лотарингіи узурпировалъ фамилію гер-

цоговъ Биронъ, — хохоталъ до слезъ. Одна изъ придворныхъ дамъспросила герцога, не подниметъ ли онъ судебное дѣло по этому поводу. «О, нѣтъ», отвѣчалъ старикъ, «очень занятно, что одновременно проходимецъ, сдѣлавшійся владѣтельнымъ государемъ на сѣверѣ Европы, и жалкій аптекарь изъ Лотарингіи — оба украсили себя моимъ именемъ. Очевидно, лучшаго они не нашли. Я очень польщенъ».

Іоганнъ-Эрнстъ Биронъ былъ высокъ ростомъ и очень строенъ. Въ молодости онъ былъ очень недуренъ собой и сохранилъ до старости, несмотря на пріобрѣтенную съ годами полноту, много граціи и ловкости въ движеніяхъ. У него были великолѣпные глаза; злое и тяжелое выраженіе ихъ дѣлалось безконечно мягкимъ и ласкающимъ по отношенію къ людямъ, которымъ онъ хотѣлъ понравиться. Зато въ минуты раздраженія и злобы, взглядъ его глазъ былъ невыносимъ. То же было и съ голосомъ: звучный, чарующій и ласкающій, когда Биронъ говорилъ съ людьми, которыхъ хотѣлъ обворожить, по отношенію къ подчиненнымъ кричалъ рѣзко и крикливо; въ минуты гнѣва раскаты этого страшнаго голоса заставляли дрожать стѣны дворца. Въ этомъ странномъ и сложномъ субъектѣ было три человѣка: Биронъ вкрадчивый, Биронъ властитель и Биронъ злобный. Первый былъ очарователенъ, второй — невыносимъ, третій — ужасенъ.

Уменъ онъ не былъ, но онъ былъ тонко-хитеръ, необычайно вкрадчивъ и умѣлъ неотразимо правиться въ тѣхъ случаяхъ, когда терроризировать было нельзя. Образованіе его было очень запущено, но у него была хорошая память и кое-что онъ читалъ. Государямъ очень легко скрыть свое невѣжество: они сами даютъ направленіе разговору. Биронъ до страсти любилъ лошадей, проводилъ цѣлые дни въ своемъ манежѣ, и когда разговоръ какого-либо ипостраниаго дипломата или высокопоставленнаго лица затрагивалъ невѣдомыя ему области, онъ мѣнялъ разговоръ и говорилъ о лошадяхъ.

Одинъ изъ нъмецкихъ дипломатовъ, графъ Оштейнъ, съ которымъ Биронъ обошелся грубо, не могъ выносить герцога и говорилъ о немъ: «Когда Биронъ говоритъ о лошадяхъ или съ лошадьми, онъ говоритъ по-человъчески, но когда ему приходится говорить съ людьми, онъ говоритъ по-лошадиному».

Биронъ быль такъ же жаденъ, какъ и жестокъ. У него была страсть къ роскоши. Располагая безконтрольно русской казной, можно было удовлетворить какіе угодно вкусы. Казалось, ему было и этого мало. Съ небывалой жестокостью и врожденнымъ презрѣніемъ къ

человъческой личности онъ прибъгалъ, для удовлетворенія своей жадности, къ звърскимъ мърамъ. Онъ буквально грабилъ. Его довъренный, еврей Липманнъ, котораго Биронъ сдълалъ придворнымъ банкиромъ, открыто продавалъ должности, мъста и монаршія милости въ пользу фаворита и занимался ростовщичествомъ на половинныхъ началахъ съ герцогомъ курляндскимъ. Госпожа Биронъ тратила бъшеныя деньги на туалеты. У нея было на два милліона брилліантовъ; платья ея были оцѣнены въ четыреста тысячъ рублей; когда мужъ ея сдълался регентомъ, она заказала себъ туалетъ, зашитый жемчугами, стоившій сто тысячъ рублей. Зато прислуга въ домѣ получала гроши и голодала. «Слуги — не люди», говаривалъ внукъ конюха.

Трудно себъ представить наглость, съ которой Биронъ обращался съ русскими придворными и своими курляндскими подданными. Въ одну изъ его поъздокъ въ Митаву, по дорогъ между Петербургомъ и Нарвой, мосты оказались не въ полной исправности. Вернувшись въ Петербургъ, онъ накинулся на сенаторовъ, явившихся въ полномъ составъ его привътствовать, съ площадной бранью и объявилъ, что если еще когда-нибудь найдетъ мосты въ такомъ видъ, онъ прикажетъ ихъ починить и умостить сенаторскими тълами вмъсто досокъ... Сенаторы почтительно поклонились и молча, покорно вышли. Люди самые высокопоставленные и родовитые, князья Барятинскій, Шаховской, Никита Трубецкой, цъловали руку Бирона.

Московскій генералъ-губернаторъ слѣдующимъ образомъ заканчивалъ свои письма къ Бирону:

Съ глубокимъ уваженіемъ, осмѣливаясь поцѣловать руки Вашего Высочества, имѣю честь быть Вашего Высочества вѣрный рабъ.

Тайный совътникъ кн. Борисъ Юсуповъ.

Иностранцы, нуждавшіеся въ поддержкѣ Россійскаго двора, тоже не брезгали лестью по отношенію къ фавориту. Второй прусскій король, Soldaten-König ¹), отецъ Фридриха ІІ, написалъ Бирону 24 мая 1733 г. личное письмо, которое начиналось такъ:

Hochwohlgeborner, besondnrs lieber Herr, Ober-Cammerherr Graf von Biron 2) и заканчивалось:

<sup>1)</sup> Король-солдать.

<sup>2)</sup> Высокорожденный, особочтимый госполинь, оберъ-камергерь, графъ фонъ-Биронъ.

Mit ganz besonderer Estime und Consideration sey des Herrn Ober Cammerherrn sehr wohl affectionirter Freund

Friedrich-Wilhelm 1):

У Бирона, какъ я уже говорилъ, было два брата. Старшій Карлъ, въ царствованіе Петра І поступилъ на русскую службу простымъ рядовымъ, дослужился до офицерскаго чина и былъ взятъ въ плънъ шведами. Изъ Швецін онъ попалъ въ польскую армію. Потомъ по протекцін герцогини курляндской былъ вновь принятъ на русскую службу въ чинъ подполковника. По восшествін Анны Іоанновны на русскій престолъ онъ сталъ двигаться быстро. Когда Іоганнъ-Эрнстъ сдълался регентомъ, Карлъ былъ генералъ-аншефомъ и главнокоманующимъ въ Москвъ. Онъ былъ много порядочнъе своего брата, котораго не любилъ; иногда подъ пьяную руку ему случалось говорить о фаворитъ вещи, за которыя всякій другой попалъ бы въ Сибирь. Карлъ былъ прекрасный военный, отличался ръдкой храбростью, но былъ совсъмъ необразованъ и очень грубъ.

Онъ такъ много разъ попадалъ въ драку, что весь былъ покрытъ и изуродованъ шрамами. Когда братъ Карла былъ арестованъ въ Петербург в, курьеръ былъ посланъ въ Москву, чтобы арестовать и его. Въ этотъ день онъ давалъ большой объдъ, и гости начали было уже съъзжаться. Его арестовали и отправили въ Сибирь. Императрица Елизавета вернула его и разръшила ему жить въ одномъ изъ его курляндскихъ помъстій. Онъ тамъ вскоръ умеръ. Женатъ онъ никогда не былъ.

Младшій изъ трехъ братьевъ Бирона, Густавъ, нисколько не походилъ на двухъ старшихъ. Онъ не былъ ни жестокъ, ни злобенъ, какъ Іоганнъ-Эрнстъ, ни грубъ, какъ Карлъ. Очень мягокъ и обходительный, онъ страстно любилъ женщинъ. Онъ началъ свою службу въ Саксоніи и прибылъ въ Россію лишь по восшествіи Анны Іоанновны на престолъ. Въ Россіи онъ былъ произведенъ въ майоры новаго Измайловскаго полка. Его женили на княжнѣ Александрѣ Меншиковой. Благодаря его несчастной страсти къ женщинамъ и постояннымъ измѣнамъ, бракъ этотъ былъ очень несчастливъ. Густавъ Биронъ овдовѣлъ въ 1736 г. и въ концѣ царствованія Анны Іоанновны, уже въ чинѣ генералъ-аншефа и гвардіи подполковника Измайловскаго полка, онъ женился вторично на баронессѣ Менгденъ.

<sup>1)</sup> Съ особеннымъ уваженіемъ и расположеніемъ господина оберъ-камергера дюбезньйшій другь Фридр. Вильг.

Арестованный одновременно съ братомъ, 8-го ноября 1740 г., онъ былъ также сосланъ въ Сибирь, откуда былъ возвращенъ императрицей Елизаветой Петровной. Онъ умеръ вскоръ по возвращении.

Оба сына Бирона, Петръ и Карлъ, были люди ничтожные, дурно воспитанные и пьяницы. Проведя въ ссылкъ около 20 лътъ, они послъдовали за отцомъ въ Курляндію, когда императрица Екатерина II возстановила его (въ 1763 г.) въ достоинствъ герцога курляндскаго.

Чтобы върнъе закръпить курляндскій престоль за сыномъ, старый Биронъ передалъ ему управленіе герцогствомъ еще при своей жизни (14 ноября 1769 г.), отказавшись въ его пользу отъ своихъ правъ, подъ предлогомъ усталости. Черезъ три года, 28-го декабря 1772 г., старикъ умеръ, и принцъ Петръ принялъ титулъ герцога курляндскаго.

Послѣ третьяго раздѣла Польши Курляндія оказалась окруженной русскими владѣніями, и ея существованіе, какъ автономнаго государства, становились немыслимымъ, особенно подъ управленіемъ Бироновъ, которыхъ курляндцы ненавидѣли.

Немедленно послъ третьяго раздъла Польши Екатерина II пригласила герцога пріфхать къ ней въ Петербургъ погостить на масляной (это было въ 1795 г.). Пока герцогъ ълъ блины и, по своей привычкъ, ежедневно напивался шампанскимъ, рижскій губернаторъ, графъ Паленъ 1), получилъ приказъ отъ императрицы довести до свъдънія курляндцевъ, чтобы они ходатайствовали о присоединеніи Курляндін къ Россіи. При чемъ имъ было дано понять, что присоединеніе состоится и помимо нихъ. Очень ловко и во-время были розданы нъсколькимъ вліятельнымъ лицамъ пенсіи, чины, ордена, и въ одно прекрасное утро, въ то время какъ герцогъ Петръ Биронъ ифжился еще въ постели, послѣ веселой попойки и поздняго ужина, происходившихъ наканунъ, ему сообщили, что къ императрицъ прибыла депутація курляндскихъ дворянъ съ ходатайствомъ о присоединеніи Курляндін къ Россіи. Герцогу было внушено, что раздраженіе и противодъйствіе не приведуть ни къ чему и могуть ему повредить. Ему оставалось только объявить свое отреченіе. При отреченіи онъ заявилъ, что сохраняетъ за собой и своими потомками всъ права внъшняго почета, воздаваемаго коронованнымъ особамъ. Заявленіе это вызвало, разумъется, всеобщій смъхъ и не привело ни къ чему.

Петръ Биропъ былъ женатъ на принцессѣ Шарлотѣ-Луизѣ Вальдекской, которую онъ колотилъ. Она его покинула. Они развелись,

<sup>1)</sup> Впослъдствіи убившій императора Павла І.

и герцогъ женился на княжнѣ Юсуповой, дочери «вѣрнаго раба» стараго Бирона. Такъ какъ онъ не сумѣлъ оставить свою привычку драться, вторая жена покинула его тоже. Онъ вторично развелся и женился въ третій разъ (6-го ноября 1779 г.) 55-тилѣтнимъ старикомъ на Медемъ, восемнадцатилѣтней дѣвушкѣ, дочери камергера польскаго двора 1).

Женитьба на Медемъ облегчила положеніе Петра Бирона въ Курляндіи. Курляндцы стали относиться къ нему съ меньшимъ презрѣтиемъ, чѣмъ прежде. Они говорили, не стѣсняясь: герцогъ выскочка и дрянной человѣкъ, но герцогиня старой курляндской семьи.

Отъ этого брака родилось шесть человъкъ дътей: сынъ Петръ и дочь Шарлота, умершіе въ дътствъ, и еще четыре дочери:

- 1) Екатерина, вышедшая замужъ за принца Луи де-Роганъ; она развелась и вышла за Василія Трубецкого, съ которымъ также развелась. Въ третій разъ она была замужемъ за графомъ Шуленбургомъ.
- 2) Марія, вышедшая за владѣтельнаго принца Гогенцоллернъ-Гетингенскаго.
- 3) Іоаганна, вышедшая замужъ за неаполитанца Паньятелли Бельмонте, герцога Ачерентскаго.
- 4) Доротея герцогиня де-Талейранъ, болъе извъстиая подъ именемъ герцогини де-Дино.

Петръ Биронъ, всегда понимавшій свое шаткое положеніе въ Курляндін, употребилъ капиталы, оставленные отцомъ, на покупку земель въ Германін; онъ пріобр'єл'ъ, между прочимъ, великол'єпное пом'єстье Сагань въ Силезін. Оно перешло его старшей дочери, а посл'є ея смерти — ея младшей сестр'ъ, герцогинъ де-Талейранъ.

Посл' всвоего вынужденнаго отреченія Петръ Биронъ поселился въ Германіи, и умеръ тамъ въ 1800 г., 76 л'втъ.

Второй сынъ Іоганна - Эрнста Бирона, Карлъ, такой же пьяница, какъ и старшій, получилъ ютъ отца великольпное помъстье Вартенбергъ въ Силезіи, подаренное фавориту Анны Іоанновны императоромъ Карломъ VI. Карлъ Биронъ женился на кияжиъ Понинской, дочери богатаго польскаго магната, который, сдълавшись австрійскимъ подданнымъ, послъ перваго раздъла Польши купилъ себъ въ Вънъ дипломъ на титулъ князя священной имперіи. Принцъ Карлъ Биронъ умеръ въ 1801 г., 73 лътъ, оставивъ трехъ сыновей и трехъ

<sup>1)</sup> Медемъ, брауншвейцы по происхожденю, впервые появились въ Курляндін въ XIII въкъ. Конрадъ Медемъ былъ магистромъ ордена меченосцевъ съ 1269 по 1272 г. Онъ основалъ Митаву.

дочерей. Послъ отреченія ихъ дяди молодые Бироны жили въ Пеи ивкоторое время пользовались почетомъ наравив съ принцами крови: при ихъ дворъ были камергеры. Но вскоръ молодые люди были опредълены въ гвардейскіе полки и послъ смерти ихъ дяди и ихъ отца съ ними перестали стъсняться. Принцессы были назначены фрейлинами, а одинъ изъ принцевъ получилъ, при Александръ І, ключъ камергера. Это его привело въ бъщенство. Одинъ изъ камергеровъ имълъ несчастную мысль подойти поздравить принца съ монаршей милюстью. Тотъ отвъчалъ ему во всеуслышаніе: «Сударь, можно быть дуракомъ, но не слѣдуетъ быть дерзкимъ!» 1).

Вскорт вст Бироны покинули Россію и поселились въ Пруссіи 2).



<sup>1)</sup> Monsieur, il est permis d'être bête, mais il n'est pas permis d'être insolent. 2) Нын в шине к нязья Биронь происходять отъ младшаго сына принца Карла

Бирона, Густава Калликста.



## ГЛАВА VII.

## Состояніе Россіи при Биронъ.

Внутреннее состояніе Россіи во время правленія Бирона было ужасно: и при дворъ, и въ объихъ столицахъ все дрожало при его имени. Крестьянство было разорено. Шпіонство развилось до невъроятныхъ размъровъ: никто, ложась спать вечеромъ, не могъ быть увъренъ, что спокойно проспитъ ночь.

Государственные доходы достигали тогда едва девяти съ небольшимъ милліоновъ рублей <sup>1</sup>). Подъ вліяніемъ Бирона Анна Іоан-

<sup>1) «</sup>Любопытны данныя изъ росписи государственныхъ расходовъ за 1734 г. Всего расходовъ на этотъ годъ показано около 8 милліоновъ руб., распредълявшихся по отдъльнымъ статьямъ слідующимъ образомъ: почти весь бюджетъ расходовъ поглощался арміей и флотомъ: на [армію шло 5.278 000 р., на флоть—1.200.000 р., а всего 6.478.000 р. Остатокъ—1.285.000 р.—распредълялся на всі прочія государственныя потребности, въ числі которыхъ самое скромное місто занимало народное просвіщеніе. На дві академіи—наукъ и морскую—отпускалось вмісті 47.000 р., а на жалованье учителямъ среднихъ школъ вмісті съ геодезистами всего 4.500! На содержаніе двора шло 260.000 р., на придворное копюшенное відомство—100.000 руб., на жалованье высшимъ государств. сановн

новна нздала указъ, учреждавшій особый доимочный приказъ, которому предоставлялась полная свобода дъйствій при взиманіи недоимокъ. На ряду съ этимъ было создано тайное казначейство (куда поступали деньги изъ доимочнаго приказа), находившееся въ исключительномъ распоряжении императрицы, другими словами — Бирона. Былъ отданъ приказъ немедленно собрать всв недоимки. Въ деревняхъ была объявлена круговая порука; богатые отвъчали за неимущихъ. Помъщики должны быди отвъчать за своихъ кръпостныхъ. Въ селахъ, принадлежащихъ государству, отвътственными являлись лова и староста; въ городахъ-городовой магистратъ и бургомистръ. который въ ту пору стоялъ во главъ магистрата. Былъ отвътственъ также и воевода за подвъдомственный ему городъ и уъздъ. Посылался взводъ солдатъ, подъ начальствомъ офицера, въ городъ или деревню и производилась экзекуція. Экзекуція состояла въ томъ, что у зажиточныхъ обывателей забирали всъ вещи, мебель, весь домащній скарбъ, выводили лошадей, скотъ и все продавали съ молотка, по баснословно низкой цънъ. Если вырученная сумма не покрывала сумму причитающихся съ города недоимокъ, собственниковъ проданнаго съ молотка имущества арестовывади, заковывали въ кандалы, сажали въ тюрьму и оттуда выводили ежедневно на площадь чередъ судомъ, на правежь; несчастныхъ выгоняли съ босыми, обнаженными до колъпъ ногами даже зимой по гдубокому снъгу, въ лютый морозъ, и били батожьемъ по икрамъ до крови. Дворянъ-помъщиковъ также заковывали въ кандалы, сажали въ тюрьму на хлъбъ и на воду и держали тамъ, пока слъдуемая сумма не была внесена. Если сборъ недонмокъ бывалъ затруднителенъ, несмотря и на эти варварскія мъры, тогда изъ Петербурга командировался гвардейскій офицеръ, уполномоченный сфчь, пороть кнутомъ, сажать въ тюрьму и въ кандалы встхъ въ утвядт, начиная съ воеводы. Дтло разръщалось обык-

<sup>96,000</sup> руб., на коллегію иностр. дѣль—102,000 р., на строенія—256,000. На пенсіи родственникамъ покойнаго супруга императрицы, на прожитіе ея племянниць—61,000 р. На областное управленіе—51,000 р., на центральное—180,000 руб. Недонмки наростали страшно. Въ 1732 г., напр., ихъ было 15,500,000 руб.—сумма, равняющаяся почти двухгодичному государственному доходу. Состояніе разныхъ отраслей управленія было самое отчаянное. Полуторастотысячная армія, регулярная часть которой, по отзывамъ иностранцевь, была хорошо дисциплинирована, терпъла большой уронъ въ людяхъ вслъдствіе дурного продовольствія. Голодъ и плохая обмундировка губили русскія войска больше, чъмъ непріятельское оружіе. Изъ бо военныхъ кораблей 25 были совершенно негодны для плаванія. 200 галеръ стояли вытащенными на берегъ безъ всякаго употребленія. Чиновники, не получая жалованья, жили посулами и взятками».

новенно уплатой офицеру громадныхъ взятокъ, особенно, если это былъ нѣмецъ <sup>1</sup>); нѣмцы оказывались въ этихъ случаяхъ самыми жадными. Тысячи крестьянъ, послѣ жесточайшихъ наказаній, отсылались въ Сибирь, гдѣ населеніе значительно прибыло со времени этой эпохи. Такія командировки считались среди гвардейскихъ офицеровъ весьма доходными, и Липманнъ, придворный банкиръ, торговалъ ими: продавалось право ѣхать взимать недоимки въ томъ или иномъ уѣздѣ.

Повальное бъгство кръпостныхъ было дъломъ въ Россіи обычнымъ. Даже въ самое мягкое царствованіе—царствованіе Петра II <sup>2</sup>)— мы видимъ, что помъщики уъздовъ Пермскаго, Симбирскаго, Алатырскаго, Саранскаго, Арзамасскаго и другихъ,—приносятъ коллективную жалобу на имя государя въ томъ, что въ помъстьяхъ, принадлежавшихъ незадолго передъ тъмъ Меншикову, въ Самарскомъ уъздъ, и помъстьяхъ Нарышкиныхъ въ Пензенскомъ уъздъ, живутъ тысячи бъглыхъ и что бъглые эти, говорилось въ жалобъ, бродятъ шайками, вооруженные ружьями, и разбойничаютъ: жгутъ деревни, убиваютъ и истязаютъ жителей. Можно себъ представить, до чего увеличилось количество бъглыхъ въ бироновское время. При первомъ извъстіи о прибытіи въ село отряда солдатъ для экзекуціи всъ зажиточные обыватели бросались въ сосъдніе лъса, уводя съ собой по возможности лошадей, скотъ и унося все, что только успъвали захватить. Иногда

<sup>1)</sup> Генералъ-майоръ Альбрехтъ, одинъ Гизъ клевретовъ Бирона, приказавъ однажды дать триста розогъ одному унтеръ-офицеру, дворянину, замътилъ: «Если бы онъ былъ нъмецъ, я бы ему приказалъ дать только сто, а русская спина все выдержитъ».

<sup>2)</sup> Современникъ Манштейнъ пишетъ въ своихъ мемуарахъ: Русскіе старо-боярской партіи нашли въ Петръ II государя себъ по сердцу, онъ покинуль Петербургь и вернуль ихъ въ Москву. Вся Россія называеть еще до сихъ поръ это царствованіе счастливъйшей эпохой текущаго стольтія. Миръ былъ полный по отношению ко всемъ соседямъ. Никого не принуждали служить, все могли спокойно наслаждаться своими благами и даже пріумножать ихъ. За исключеніемъ немногихъ высокопоставленныхъ лицъ, завидовавшихъ Долгоруковымъ, вся нація была довольна. Всъ лица были радостны. Казна пріумножалась. Москва вновь украшалась и оправлялась оть запустънія, въ которое была приведена въ царствованіе Пстра I. Только армія и флоті были забыты, и пришли бы въ полное разстройство, если бы это царствование продлилось еще нъсколько льть. Манштейнь, жившій въ столиць, видьлъ вещи въ болье благопріятномь свыть, чымь онь были на самомъ дёль; онъ не видёль страданій крізпостныхъ по деревнямь. Тізмь не менье парствование Петра II было, несомнынно, самымы кроткимы и благопріятнымы за все время XVII стольтія, за исключеніемъ разв'є только царствованія императрицы Екатерины II.

ъсе село бъжало и не возвращалось болъе. Послъ бироновщины въ одномъ только Переяславскомъ (Залъсскомъ) увздв было шестьдесятъ восемь деревень, совершенно брошенныхь, население которыхъ исчезло! Поля были заброшены, голодъ вспыхиваль повсемъстно. Разбой развился необычайно. Между Петербургомъ и Москвой для безопасности лутешественниковъ приходилось держать военные кордоны. Въ Петербург в патрули ходили по улицамъ всю ночь. Въ 1734 году одна разбойничья шайка послала письмо московскому генераль-губернатору, графу Семену Салтыкову, съ требованіемъ заплатить извъстную сумму денегъ, подъ угрозой грабежей, пожаровъ и убійствъ. Въ 1739 году въ Москвъ отрубили голову одному атаману и его голова была выставлена на столбъ. Разбойникъ этотъ принадлежалъ къ очень хорошей татарской семью, его звали Лихутьевъ. Тогдашній московскій генералъ-губернаторъ князь Юсуповъ, происходившій также изъ татаръ, самъ большой взяточникъ, лично допрашивалъ его. «Разинца между мной и тобой небольшая», сказаль Лихутьевъ, «я разбойничаю по большимъ дорогамъ, а ты — на службъ Е. И. В.!»

Въ Малороссіи среди разбойниковъ появился самозванецъ. Въ 1738 году нѣкто Миницкій, поденный рабочій въ казачьей станицѣ близъ Переяславля, назвалъ себя царевичемъ Алексѣемъ и сталъ во главѣ разбойничьей шайки. Были посланы войска, Миницкій былъ схваченъ и посаженъ на колъ ¹).

Въ пограничныхъ съ Литвою областяхъ народъ (особенно расколынки) бѣжалъ за границу массами. Въ теченіе десяти лѣтъ около двухсотъ пятидесяти тысячъ бѣжало въ Польшу и Литву. Когда русскія войска, послѣ взятія Данцига и возведенія на польскій престолъ Августа III, ҡурфюста саксонскаго, шли обратно въ Россію, они получили приказъ хватать всѣхъ эмигрантовъ, на которыхъ набредутъ попути, и силою возвращать ихъ на родину. Тысячи несчастныхъ были возвращены и сосланы въ Сибирь. Въ 1735 году раскольники, поселившіеся на рѣкѣ Вѣткѣ, были возвращены въ Россію русскими войсками, которыя по этому случаю были введены въ Литву. Польскій Сеймъ былъ возмущенъ и протестовалъ противъ такого нарушенія правъ. Но магпаты, купленные денежными субсидіями и орденами, предложенными русскимъ правительствомъ, сумѣли потушить этотъ международный

115

<sup>1)</sup> Въ послъдніе годы царствованія Петра I появилось два самозванца, называвшіе себя именемъ несчастнаго царевича Алексъя. Въ Поченъ солдать Александръ Селимовъ и въ Астрахани мужикъ-сибирякъ Евстахій Артемьевъ. Оба были казнены.

инцидентъ. Эмиграція не уменьшалась и, при восшествіи на престольимператрицы Елизаветы, была обнародована амнистія эмигрировавшимъ, объщавшая не водворять ихъ вновь во владъніе ихъ помъщиковъ и разръшавшая имъ поселиться въ южно-русскихъ степяхъ въ качествъ казенныхъ крестьянъ. Большая часть эмигрантовъ воспользовалась этой амнистіей и возвратилась въ Россію.

Всѣ милліоны, выколоченные и вырванные пытками у народа, поглощались *тайнымъ казначействомъ* и поступали въ руки Бирона. Государственное казначейство было пусто, а страна совершенно разорена. Въ послѣдніе годы царствованія Анны Іоанновны не знали, откуда добыть деньги для покрытія небывалыхъ еще затратъ двора. Для содержанія арміи пришлось ввести новые налоги. Императрица, ослѣпленная страстью къ своему фавориту и видѣвшая только лицъ, которыхъ Биронъ къ ней допускалъ, ничего не знала объ ужасномъсостояніи имперіи: въ Биронъ она видѣла мудраго совѣтника и надежную опору россійскаго престола.

Чтобы удержать въ своихъ рукахъ безграничную власть, Биронъ создалъ цѣлую сѣть шпіонства. У него были агенты вездѣ; не быловъ Россіи человъка, надъ которымъ не висъла бы опасность гнъва Бирона. Въ самыхъ отдаленныхъ мъстностяхъ Россіи достаточно оыло одного слова неодобренія правительству, чтобы быть арестованнымъи отданнымъ на пытку или, что было всего ужасиъе, быть посланнымъ въ Петербургъ, въ тайную канцелярію. Чтобы обратить богатыхъ людей, купцовъ особенно, прибъгали къ слъдующимъ мърамъ. Подкупали агентовъ, мужчинъ или женщинъ и арестовывали ихъ подъпредлогомъ того, что они будто бы хулили императрицу или Бирона. Арестованные шли подъ конвоемъ по улицамъ и указывали на мимо проходившихъ людей или на владъльцевъ домовъ, мимо которыхъ лежаль путь, какъ на своихъ сообщниковъ. Мнимыхъ соучастниковънесуществовавшаго преступленія арестовывали и принуждали откунаться болъе или менъе крупной суммой, смотря по достатку. Въ случаѣ неплатежа, ихъ пытали. Народъ прозвалъ такихъ лжеобвинителейязыками. Заслышавъ крикъ, что ведутъ языка, всф бъжали, сломя голову, и спъшили укрыться; двери всъхъ домовъ и всъхъ лавокъ запирались наглухо и улицы пустъли. Горе было хозяину, если за званымъ объдомъ, даже въ тъсномъ семейномъ кругу, не было возглашено тоста за всемилостивъйшую государыню. Доносчики были вездъ. Однажды какой-то майоръ, шедшій со своимъ батальономъ, остановился и заночеваль у помъщика-хохла, владъвшаго чудеснымъ скотомъ. Онъ попросилъ хозяина подарить ему быка и двухъ коровъ.

Помѣщикъ отказалъ. Майоръ въ отместку написалъ на него доносъ: «У помѣщика-де въ залѣ стоитъ печь, на коей имѣется изображеніе двуглаваго орла; двуглавый орелъ есть гербъ государственный, слѣдовательно, принадлежащій всемилостивѣйшей государынѣ императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ; изобразить сей гербъ на печи означаетъ желаніе его сжечь; въ семъ нельзя не усмотрѣть злостнаго и умышленнаго оскорбленія Ея Императорскаго Величества, всемилостивѣйшей государыни». Доносу былъ данъ ходъ, и помѣщику пришлось заплатить бѣшеныя деньги мѣстнымъ властямъ, чтобы избѣжать застѣнка. Это ему стоило разъ въ пятьдесятъ дороже быка и коровъ, въ которыхъ онъ отказалъ майору.

Въ ту пору жилъ въ Ригъ одинъ ученый врачъ, грекъ Михаилъ Шенда фонъ-деръ-Бехъ, извъстный въ ученомъ міръ своими трудами, изданными подъ псевдонимомъ Кристодемуса, бывшій врачъ молдавскаго господаря князя Маврокордато и австрійскаго императора Карла VI. У Шенда была великольпная коллекція старыхъ монетъ и медалей. Бирону, бывшему тогда еще камергеромъ герцогини курляндской, захотълось пріобръсть лучшіе экземпляры этой коллекціи. Шенда отказался ихъ продать. Когда Анна Іоанновна взошла на русскій престолъ, Биронъ возобновилъ переговоры. Получивъ вторичный отказъ, онъ силой завладълъ коллекціей. Шенда былъ схваченъ, сосланъ въ Сибирь подъ вымышленнымъ именемъ и держался въ строжайшемъ одиночномъ заключеніи. Послъ паденія Бирона несчастнаго хотъли вернуть, но разыскать его оказалось невозможнымъ. Трагическій случай помогъ Шендъ получить свободу.

Начальникъ тюрьмы, въ которой онъ былъ заключенъ, избилъ его однажды; Шенда схватилъ ножъ, сталъ наносить тому удары въ лицо и отръзалъ носъ. Начался судъ; у подсудимаго спросили имя — онъ назвалъ себя. Подиялся переполохъ—это было имя заключеннаго, котораго, по распоряжению изъ Петербурга, давно напрасно разыскивали! Послали донесение въ Петербургъ и получили въ отвътъ приказъ немедленно датъ Шендъ свободу. Это было уже въ царствование Елизаветы Петровны.

Биронъ въ минуты веселости любилъ пошутить. Шутки его были тяжеловъсныя, жестокія и доставляли мало удовольствія тъмъ, надъ которыми онъ шутилъ. Благодаря перлюстраціи писемъ, онъ узналъ однажды, что курляндецъ, баронъ Сакенъ, выражалъ въ письмъ къ одному изъ своихъ друзей удивленіе тому, что герцогъ позволяетъ себъ безъ суда ссылать въ Сибирь курляндскихъ дворянъ. Биронъ «былъ въ духъ и вздумалъ пошутить. Сакена арестовали и объявили

ему, что онъ ссылается въ Сибирь. Его посадили въ закрытую кибитку, завязали глаза и повезли. Бхали въ теченіе трехъ недыль. Сакену все время держали глаза завязанными. Наконецъ, какъ-то подъутро, послъ короткаго забытья, Сакенъ, проснувшись, почувствовалъ, что кибитка стала. Онъ позвалъ. Никого. Позвалъ еще. Отвъта пътъ. Онъ сняль повязку: ни конвоя, ни кучера, ни лошадей. Онъ оглядълся и увидълъ, что кибитка стоитъ въ двухъ шагахъ отъ его дома. Въ домъ онъ нашелъ письмо, написанное секретаремъ герцога. Въписьмъ ему разъяснилось, что если онъ еще разъ позволитъ сеоъ выразить удивленіе по поводу ссылки курляндцевъ въ Сибирь безъсуда, онъ: туда немедленно будетъ отправленъ. Баронесса Сакенъ была такъ испугана и взволнована арестомъ и ссылкой мужа, что заболъла, не могла оправиться и вскоръ умерла. Такова была развязка милой бироновской шутки. Когда праздновался миръ съ Турціей въфевралъ 1740 г., послъ фейерверковъ было приказано пустить иъсколько ракетъ въ толпу, пришедшую полюбоваться зрълищемъ. Толпа обезумъла отъ ужаса. Нъсколько человъкъ были сильно обожжены н, по слухамъ, нъкоторые умерли.

Трудно себъ представить пренебреженіе, съ которымъ иъмцы относились къ русскимъ въ царствование Анны Іоанновны. Даже Анна Леопольдовна, кроткая и мягкая по природь, по дурно воспитанная и безтактная, не скрывала своего презрънія къ націи, надъ которой ея потомкамъ предстояло, повидимому, царствовать. Войдя разъ въпріемный залъ и не нашедъ тамъ дежурнаго камергера, графа Федора Андреевича Апраксина, который опоздалъ, Анна Леопольдовна въ сердцахъ воскликнула: «Ахъ, эти русскіе свиньи!», нисколько нестъсняясь присутствовавшими. Такіе инциденты не могли, конечно, не увеличивать числа приверженцевъ цесаревны Елизаветы Петровны, русской по своимъ чувствамъ и привязанностямъ. Многимъ оклеветаннымъ и обвиненнымъ удавалось откупиться - всегда баснословной цѣной; но не для всѣхъ это было возможно: иногда изъ-за неимѣнія достаточныхъ средствъ, иногда благодаря личной враждѣ къ обвиненному вліятельныхъ лицъ администраціи. Участь терпъвшихъ наказанія была ужасна, особенно тъхъ, кто позволилъ себъ говорить о всесильномъ вліяніи фаворита на императрицу. Инымъ отръзывали языки, вырывали ноздри и ссылали въ Сибирь; другихъ зашивали въ мъщокъ съ камиями и топили; закапывали по плечи въ землю и оставляли такъ умирать: многіе жили три-четыре дня, мучась невообразимо, крича и умоляя о глоткъ воды, которой имъ не давали. Въдождь несчастные поднимали головы, раскрывали рты и ловили отдъльныя капли.

Волынскій, кабинетъ-министръ, писалъ своему другу, князю Григорію Урусову: «Намъ, русскимъ, хлѣба не надо: мы ѣдимъ другъ друга и сыты этимъ».

Въ деспотическія царствованія подлость и низость развиваются необычайно. Мы видъли это въ царствованіе Николая, наши отцывъ царствованіе Павла. Тираннія эпохи Анны Іоанновны превзошла леспотизмъ и Павла и Николая. Она была темъ ощутительнее и невыносимъе, что давила одинаково на всъ классы безъ исключенія, на людей просвъщенныхъ и на темнаго мужика. Тогда какъ тираннія Павла и Николая давила исключительно на верхніе слон, на людей образованныхъ; чъмъ просвъщеннъе былъ человъкъ, тъмъ озлоблениве и неистовъе было преслъдованіе. Въ царствованіе Анны Іоанновны, время ужасовъ и звърства, не было недостатка въ льстецахъ н низкопоклонствъ. Въ 1736 году, въ шестую годовщину ея коронованія, регентъ придворной капеллы, неаполитанецъ Франческо Арайя, исполнилъ передъ императрицей кантату подъ заглавіемъ «Состязаніе Любви и Усердія». Въ кантатъ этой были куплеты, содержаніе конхъ было слѣдующее: «Между государемъ и его подданными должны процвътать любовь и усердіе. Можно ли найти болъе усердія, чъмъ у Тебя, Августъйшая Государыня, и любовь болъе пылкую, чъмъ любовь Твоихъ подданныхъ? Сколько благихъ дъяній совершено Божественной Анной по восшествін ея на престолъ! Благодаря ей, германцы, галлы, британцы и бельгійцы спокойно благоденствують!:. Радость и Величіе Твоихъ подданныхъ дѣлаютъ рѣшеніе затруднительнымъ: могутъ ли они сравняться съ пылкой любовью, которую питаетъ къ Тебъ Твой непобъдимый народъ? Какъ! И ничего болъе? Но слишкомъ затруднительно перечислить славныя деянія Великой Императрицы-такъ же, какъ нѣтъ возможности счесть звѣзды на небъ... Моя смълость потерпъла аварію среди океана Ея добродътели! Солнце не нуждается въ похвалахъ, Божественная Анна — также!..»

Придвориые, присутствовавшіе при представленіи, восхищались до слезъ и говорили: «Какъ онъ хорошо понялъ императрицу, какъ върно очертилъ ея характеръ и царствованіе!»

Духовенство, униженное и придавленное, пресмыкалось у ногъ правительства. Митрополиты, запуганные ссылками, льстили императрицъ и Бирону и говорили проповъди, дышавшія самымъ недостойнымъ низкопоклонствомъ. Особенно изощрялся въ лести Амвросій Юшксвичъ. Впослъдствіи, въ царствованіе Елизаветы Петровны, онъ,

съ каоедры придворной церкви, громилъ нѣмцевъ, которыхъ въ царствованіе Анны Іоанновны ставилъ такъ высоко 1).

Въ день торжественнаго празднованія мира съ турками, 14-го февр. 1740 г., одинъ изъ кабинетъ-министровъ, князь Черкасскій, въ присутствіи двора и дипломатическаго корпуса, обратился къ императрицѣ съ рѣчью отъ имени всей Россіи. Въ этой рѣчи говорилось о вѣчномъ Богѣ, источникѣ всѣхъ благъ, котораго подданные отъ глубины сердецъ не знаютъ какъ восхвалить и возблагодарить за великія добродѣтели, которыми Онъ наградилъ великую государыню. Всевышнему возносились молитвы, чтобы Онъ сохранилъ драгоцѣнную жизнь императрицы на многія и многія лѣта. «Дабы мы могли, ступая по слѣдамъ великой государыни, хранить заповѣди Господни».

Храня «заповъдн Господни», людей ссылали въ Сибирь, отръзали имъ языки, вырывали ноздри, топили въ мъшкахъ и закапывали живыхъ... Въ то время, какъ вся Россія стонала въ этихъ ужасныхъ мукахъ, придворные думали только о томъ, какъ бы набить себъ карманы и блеснуть роскошью, которая стала обязанностью при дворъ. Чтобы достигнуть ея, имъ приходилось обивать пороги въ передней всемогущаго герцога курляндскаго, выпрашивая подачки изъ опустъвшей русской казны, вымаливая права на взяточничество, подъ видомъ какого-либо служебнаго положенія.

Роскошь двора была особенно возмутительна на ряду со всеобщими бѣдствіями и пищетой <sup>2</sup>).. Современникъ, Манштейнъ, утвер-

<sup>1)</sup> Полное невыжество русскаго духовенства этой эпохи, привуждало правительство выбирать митрополитовь изъ малороссовъ и даже между польскими подданными—православными. Амвросій Юшкевичь быль іеромонахомь въ православномь монастырь Св. Духа, въ вильнь. Онъ быль призванъ въ Россію въ 1734 г. и назначенъ архимандритомъ Симоновскаго монастыря въ Москвъ, Черезъ полтора года онъ быль уже митрополитомъ вологодскимъ и бълоозерскимъ и членомъ Синода. Хитрый и двуличный, онъ льстилъ Бирону, затымъ регентшъ и сумъль войти въ милость и при Елизаветь Петровнъ. Онъ быль тогда архіепископомъ новгородскимъ и петербургскимъ. Умеръ въ 1745 году.

<sup>2) «</sup>Роскошь двора Анны Іоанновны,—говорить проф, Д. А. Корсаковъ,— поражала своимъ великольніемъ даже привычный глазъ придворныхъ виндзорскаго и версальскаго дворовъ. Жена англійскаго резидента, леди Рандо, приходить въ восторгь отъ великольнія придворныхъ праздниковъ въ Петербургь, нереносившихъ ее своей волшебной обстановкой въ страну фей и напоминавшихъ ей шекспировскій «Сонъ въ льтнюю ночь». Этими праздниками восхищался и избалованный маркизъ двора Людовика XV, его посоль въ Россіи, де-ла-Шетарди. Балы, маскарады, куртаги, рауты, итальянская опера, парадные объды, торжественные пріемы пословъ, военные парады, свадьбы «высокихъ персонъ», фейерверки — пестрыхъ калейдоскоповъ смъняли одинъ другой и поглощали золотой

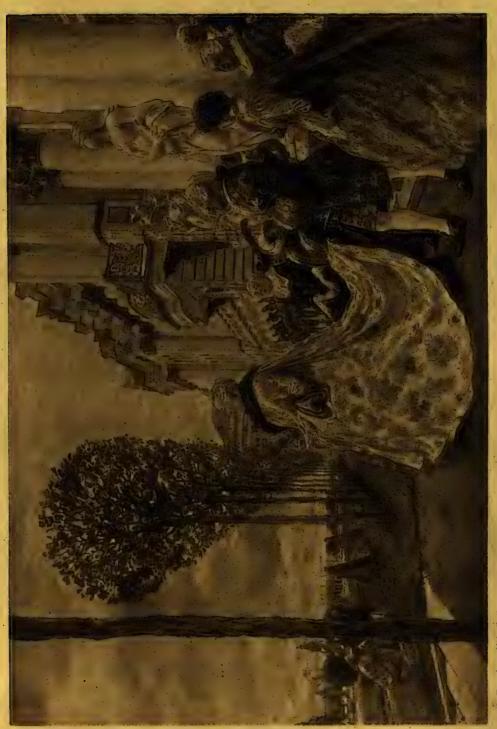

ЕЕЕЛАнсере.

Императрица Елизавета Петровна въ Царскомъ Селъ.

WARPERSON OF STREET

ждаєть, что «придворный, который опредѣляль въ годъ только по двѣ или по три тысячи на свой гардеробъ, т.-е. десять или пятнадцать тысячь франковъ, не могъ похвастать щегольствомъ», пишетъ Манштейнъ. Торговцу модъ довольно было прожить въ Петербургѣ два года, чтобы составить себѣ состояніе, хотя бы сначала весь его товаръ былъ взятъ въ кредитъ¹). Когда конфисковали имущество Волынскаго, въ его гардеробѣ было найдено двадцать пять французскихъ камзоловъ и двадцать семь жилетовъ парчевыхъ, шелковыхъ, бархатныхъ, вышитыхъ серебромъ и золотомъ съ брилліантовыми застежками на иныхъ.

Разумъется, дворяне, привыкшіе къ грубому обращенію со стороны правительства, находившіеся сами въ рабской зависимости, обращались еще грубъе со своими рабами-кръпостными.

Гепералъ-аншефъ Леонтьевъ, троюродный братъ Петра I, въ случаяхъ, когда бывалъ недоволенъ объдомъ, призывалъ къ себъ своихъ двухъ поваровъ. Одинъ былъ французъ, другой — русскій. Французъ отдълывался ръзкимъ выговоромъ, русскій же, крѣпостной, проходилъ черезъ настоящую пытку. Его съкли въ присутствіи генерала и затъмъ заставляли съъсть кусокъ хлѣба, густо покрытый солью и перцемъ, большую селедку безъ хлѣба и выпить два стакана водки, послъ чего его запирали па сутки безъ воды. Иностранцамъ, присутствовавшимъ при этихъ варварствахъ, Леонтьевъ говорилъ: «Съ французомъ я такъ поступать не могу: онъ мнѣ всадитъ пулю въ лобъ, съ русскимъ же иначе нельзя — это единственный способъ держать ихъ въ рукахъ. Мой отецъ меня этому училъ и былъ болѣе чѣмъ

дождь червонцевъ, щедрой рукой падавшій на нихь изъ казвачейства. Лостаточно бъгло просмотръть наивныя отмътки «камеръ-фурьерскихъ» и «церемоніальныхъ» журналовъ и «журналовъ придворной конторы на знатныя при дворъ Е. И. В. оказіи»—за десятъ лътъ царствованія Анны Іоанновны, чтобы убъдиться, какъ часто повторялись подобныя «оказіи». Почти сплошной праздникъ шелъ цълый годъ у императрицы!»

<sup>1)</sup> Роскоть придворныхъ Анны Іоанновны не отличалась, однако, изяществомъ, уживаясь съ порядочной грязью и неряшествомъ. «Часто при богатъйшемъ кафтанъ, —говоритъ современникъ-очевиденъ Манштейнъ, — парикъ бывалъ прегадко вычесанъ, прекрасную штофную матерію неискусный портной портилъ дурнымъ покроемъ или, если туалетъ былъ безукоризненъ, то экипажъ былъ изъ рукъ вонъ плохъ: господинъ въ богатомъ костюмъ ѣхалъ въ дрянной каретъ, которую тащили одры. Тотъ же вкусъ господствовалъ въ убранствъ и чистотъ русскихъ домовъ: съ одной стороны, обиліе золота и серебра, съ другой—страшная нечистоплотность. Женскіе наряды соотвътствовали мужскимъ: на одинъ изящный женскій туалетъ встрѣчаешь десять безобразпо одѣтыхъ женщинъ». (Записки Манлитейна, стр. 181—182).

правъ». Его отецъ былъ истинно русскій баринъ, двоюродный братъцарицы Наталін Кирилловны Нарышкиной.

Иностранцы, воспитанные въ совершенно иныхъ правахъ, прітхавъ въ Россію, становились такими же варварами. Минихъ былъ невтроятно жестокъ къ солдатамъ и къ подчиненнымъ ему офицерамъ. Принцъ Людвигъ Гессенъ-Гамбургскій съкъ въ своемъ присутствіи кртпостныхъ лакеевъ своей жены. Но наиболте жестокій изъ встать былъ графъ Оттонъ-Густавъ Дугласъ, бывшій шведскій офицеръ, генералъ-аншефъ и губернаторъ въ Эстляндіи. Это былъ настоящій звтрь. Онъ стать людей въ своемъ присутствіи и изодранныя спины приказывалъ посыпать порохомъ и зажигать... Стоны и крики заставляли его хохотать отъ удовольствія. Онъ называлъ это «жечь фейерверки на спинахъ». Въ 1740 году онъ былъ высланъ изъ Россіи, вслъдствіе какихъ-то неосторожныхъ выраженій въ своихъ письмахъ, адресованныхъ шведскимъ друзьямъ.

Если люди высокопоставленные, жившіе при дворѣ среди лицъ дипломатическаго корпуса и просвѣщенныхъ иностранцевъ, позволяли себѣ такія варварства, что должны были продѣлывать въ глухихъ углахъ грубые и необразованные офицеры и темные маленькіе помѣщики, опустившіеся въ своей полуживотной жизни? Въ большинствѣ случаевъ наши прадѣды и дѣды думали, что всѣ грѣхи, всѣ жестокости и подлости можно съ лихвой замолить постами, пудовыми свѣчами у образовъ и неугосимыми лампадами.

Страданія, перенесенныя русскимъ народомъ, не поддаются описанію: на человъческомъ языкъ нътъ подходящихъ словъ, соотвътствующихъ выраженій, чтобы передать весь ихъ ужасъ, все ихъ разпообразіе...

Въ теченіе десяти лѣтъ царствованія Анны Іоанновны правительствомъ была принята всего одна мѣра, заслуживающая одобренія: заботами фельдмаршала Миниха были созданы кадетскіе корпуса. Вътѣ времена это была истинная услуга цивилизаціи.

При Бирон'в н'всколько н'вмецкихъ фамилій играли большую роль при двор'в. Кром'в Левенвольде, Биронъ оказывалъ покровительство еще Менгденамъ, Кейзерлингамъ, Корфамъ, Ливенамъ и Бевернамъ.

Менгдены были уроженцы Вестфалін. Вѣтка ихъ, оставшаяся въ Германін, получила отъ императора Карла VI въ 1723 г. титулъ бароновъ священной имперін. Іоганнъ-Остгофъ Менгденъ поселился въ Ливонін, гдѣ онъ былъ магистромъ ордена меченосцевъ отъ 1451—1475 г. Его племянникъ, Энгельбрехтъ, также переселился въ Ливонію и купилъ тамъ (1490 г.) помѣстье Альтенвога. Онъ родоначаль-

никъ Менгденовъ въ Прибалтійскомъ краѣ. Вдова одного изъ нихъ, Эрнста Менгдена, попала въ плѣнъ и была привезена въ Россію во время войны царя Алсксѣя Михайловича съ Польшей. Въ Россіи она вышла замужъ за думпаго дворянина Ивана Ивановича Баклановскаго. Она приняла православіе и была названа Маріей Васильевной. Ея старшій сынъ, Менгденъ, также принялъ православіе и былъ впослъдствій стольникомъ при русскомъ дворѣ. Этотъ Алексѣй Аристовичъ Менгденъ сталъ родоначальникомъ ярославскихъ и тульскихъ Менгденовъ.

Оттону Менгдену, ливонскому ландрату и полковнику шведской службы, королева Христина даровала въ 1653 г. титулъ барона Менгденъ-фонъ - Альтенвога. Два его внука, братья Магнусъ-Густавъ, ландмаршалъ, и Іоганнъ-Альбрехтъ, ландратъ въ Ливоніи, были тъсно связаны дружбой съ семьей Левенвольде. Сыновья ихъ были низкопоклонными прислужниками Бирона, особенно второй сынъ Іоганна Альбрехта, баронъ Карлъ-Людвигъ. Чтобы создать бол в прочную съть интригъ, онъ выписаль въ Петербургъ своихъ четырехъ кузинъ, дочерей барона Магнуса - Густава: Доротею — впослъдствіи графиню Минихъ, Юлію, Якобину, которая должна была выйти за Густава Бирона (бракъ разстроился благодаря паденію семьи Бирона), и Аврору — впослъдствін графиню Лестокъ. Всъ четыре были ловкія интриганки, особенно Юлія, сумъвшая втереться въ довъріе къ Аннъ Леопольдовит и имъвшая на молодую принцессу огромное вліяніе. Биронъ Карлъ-Людвигъ, также большой интриганъ, былъ тридцати четырехъ лътъ президентомъ коммерцъ-коллегін, тайнымъ совътникомъ и им ьть ордень Александра Невскаго. Но въ слъдующемъ году, при восшествіи Елизаветы Петровны, онъ былъ сосланъ въ Сибирь, гдф умеръ послѣ восемнадцатилѣтней ссылки. Племянникъ его, Эрнстъ-Бурхгардтъ, губернаторъ Лифляндін, купилъ въ Вфнф въ 1776 г. титулъ графа. Отъ него произошли нынъшніе графы Менгдены.

Кейзерлинги также вестфальскіе выходцы. Германнъ-Карлъ Кейзерлингъ (род. 1696 г.) былъ уже въ Митавѣ приближеннымъ Бирона. Онъ былъ принятъ на русскую службу и назначенъ въ 1733 г. посланникомъ въ Варшаву; онъ былъ хитеръ, уменъ и вкрадчивъ и обладалъ исключительными дипломатическими способностями. Когда Биронъ былъ избранъ герцогомъ курляндскимъ, въ виду ленной зависимости Курляндіи отъ Польши, было необходимо получить согласіе Польскаго Сейма. Кейзерлингъ взялъ дѣло на себя. Нѣсколькимъ магнатамъ были предложены крупныя пенсіи и розданы русскіе ордена. Король Августъ III получилъ отъ русскаго правительства взаймы на три года сто тысячъ червопцевъ. Дѣло удалось и Кейзерлингъ

въ награду получилъ тайнаго совътника. Послъ паденія Бирона Минихъ поручилъ Кейзерлингу выхлопотать для него и фельдмаршала Ласси дипломы на графское достоинство священной имперіи. Оба, Минихъ и Ласси, были уже русскими графами. Кейзерлингъ легко уладилъ дъло, не забывъ и себя, выхлопотавъ графскій дипломъ и для себя самого. Но регентша, Анна Леопольдовна, -- недовольная медлительностью, съ которой дипломатъ улаживалъ выборы брата ея мужа, принца Людвига-Эриста Брауншвейгскаго, на курляндскій престолъ, отказалась признать за Кейзерлингомъ графское достоинство. Кейзерлингъ очень хорошо понималъ, что Анна Леопольдовна и ея супругъ недалекіе, легкомысленные, разжигавшіе, не 'сознавая того, ненависть русскихъ къ нѣмцамъ, были совершенно неспособны долго удержать за собой русскій престоль. Онъ выжидаль и оставался бездъятельнымъ. Послъдовавшія событія доказывали върность его расчетовъ. Съ восшествіемъ на престолъ Елизаветы положеніе его и вліяніе на дѣло быстро упрочилось. Бывшій совѣтникъ и льстивый придворный Бирона сумълъ стать върнымъ слугой и любимцемъ русскихъ людей, окружавшихъ Елизавету Петровну. Отношенія русскаго и вънскаго дворовъ были очень натянуты со времени низложенія маленькаго императора Ивана Антоновича, двоюроднаго племянника Марін-Терезін. Чтобы улучшить ихъ, Кейзерлингу пришла счастливая мысль вмъшать русскій дворъ въ дъло о возведенін на австрійскій престоль герцога Франца Лотарингскаго, супруга Марін-Терезіи. По своему совъту и настоянію Кейзерлингъ былъ командированъ въ Франкфуртъ-на-Майнъ, гдъ засъдалъ выборный сеймъ, и энергично содъйствовалъ избранію императора Франца I. Взамынъ имъ были получены графскіе дипломы для Алексъя Разумовскаго, морганатическаго супруга императрицы, придворнаго врача и любимца ея Лестока и вице-канцлера Михаила Воронцова. Но что было еще гораздо важнъе для петербургскаго двора — онъ добился признанія россійскаго императорскаго титула императоромъ священной имперіи. За это онъ былъ произведенъ въ дъйствительные тайные совътники и получилъ царскую благодарность, переданную ему канцлеромъ Бестужевымь за то, что онъ сумълъ получить признаніе императорскаго титула, безъ нарочитаго о томъ ходатайства. Онъ быль вскоръ назначенъ посломъ въ Берлинъ, затъмъ въ Въну, велъ переговоры о союз двухъ дворовъ въ семил тнюю войну; въ 1764 г. онъ умеръ, будучи посланникомъ въ Варшавъ.

Семья Корфовъ также родомъ изъ Вестфаліи, гдт они были извітьны уже въ XIII віжі. Въ 1692 г. Матвій Корфъ получиль отъ

императора Леотольда I дипломъ на титулъ бароновъ священной имперіи для всѣхъ членовъ семьи. Въ XV вѣкѣ Николай Корфъ переселился въ Курляндію и получилъ въ 1483 г. отъ магистра ордена Меченосцевъ, Бернарда Борха, помѣстье Прекульнъ (Préékuln), возведенное въ майоратъ и находящееся и теперь во владѣніи семьи.

Баронъ Іоганнъ - Альбертъ Корфъ, приближенный Бирона, вступилъ на русскую службу въ званіи камергера и былъ въ теченіе нъсколькихъ лѣтъ президентомъ Академіи Наукъ. Въ 1740 г. онъ началъ свою дипломатическую дъятельность, къ которой у него было истинное призваніе. Въ теченіе двадцати шести лѣтъ (за вычетомъ двухъ, когда онъ временно былъ посланъ въ Стокгольмъ) онъ былъ посломъ въ Копенгагенъ.

Положеніе очень важное въ ту эпоху, когда Данія была одной изъ первыхъ второстепенныхъ державъ, и въ высшей степени щекотливое, въ виду того, что датскіе короли отняли всѣ владѣнія у голштинскихъ герцоговъ, которыхъ счастливый случай возвелъ на россійскій престолъ. Чтобы удержаться такъ долго на этомъ посту, нужно было обладать большимъ умомъ и тонкостью; но ни въ тонкости, ни въ умѣ не было недостатка у барона Іоганна-Альберта. Надо еще прибавить къ этому всему, что въ 1730 г. баронъ Корфъ сыгралъ довольно значительную роль въ событіяхъ, сопровождавшихъ восшествіе на престолъ Анны Іоанновны.

Онъ былъ тайно посланъ Бирономъ въ январъ 1730 г. въ Москву, немедленно послѣ пріѣзда въ Митаву депутаціи отъ Верховнаго Совъта. Корфу было поручено переговорить съ Рейнгольдомъ Левенвольде и при содъйствіи послъдняго подготовить возстановленіе самодержавія. Баронъ вошелъ въ сношенія съ Головкиными и Рамодановскими и миссія его, какъ извъстно, увънчалась успъхомъ. Это заслуживало благодариости со стороны императрицы, но Корфу былъ данъ только камергерскій ключъ. Баронъ Іоганнъ-Эрнстъ повредилъ себъ стремленіемъ завоевать личную благосклонность Анны Іоапизвны. Онъ былъ свътскій человъкъ, очень элегантенъ и хорошъ собой. Ухаживанья его, однако, не привели ни къ чему, несмотря на его тонкій и вкрадчивый умъ и живой характеръ. Императрица была всецъло подъ чарами Бирона. Невъжественный, невоспитанный и грубый Биронъ гораздо болъе подходилъ Аннъ Іоанновиъ, женщинъ тоже грубой, примитивной и дурно воспитанной, чемъ элегантный утонченный баронъ Корфъ. Ко всему Корфъ былъ человъкъ просвъщенный, не скрывалъ своихъ атенстическихъ взглядовъ и долженъ былъ шокировать такую суевърную ханжу, какъ Анна Іоанновна.

Биронъ не приминулъ сыграть на этой струнъ, вооружая ее противъ своего соперника. Чтобы загладить размолвку и войти вновь въ милость Бирона, Корфъ очень усердно содъйствовалъ возведенію фаворита на курляндскій престолъ въ 1737 г.

Корфъ умеръ въ Копенгагенѣ въ 1766 году семидесяти лѣтъ, оставивъ великолѣпную библіотеку въ тридцать шесть тысячъ томовъ. Эта библіотека была куплена у него за два года до его смерти за пятьдесятъ тысячъ рублей императрицей Екатериной II для цесаревича Павла Петровича; Корфу было предоставлено при этомъ пожизненное право владѣть всей его библіотекой.

Два другіе Корфа, братья, также вступили около этого времени на русскую службу; они оставили по себъ самыя добрыя воспоминанія. Баронъ Іоганнъ-Николай Корфъ (въ Россіи Николай Андреевичъ) быль женать на вдовъ Бодиско, затъмъ, овдовъвъ, женился на графинъ Екатеринъ Скавронской, двоюродной сестръ императрицы Елизаветы. Этотъ бракъ открылъ ему дорогу для широкой карьеры. Онъ былъ генералъ-аншефомъ, былъ пожалованъ Андреевской лентой и въ эпоху временнаго присоединенія восточной Пруссін къ Россіи, во время семилътней войны, быль генераль-губернаторомъ Кенигсбергской провинціи, какъ тогда называли восточную Пруссію. Николай Корфъ былъ честнъйшій человъкъ, безукоризненно порядочный и неподкупный; всегда ко всъмъ внимательный, отзывчивый и очень добрый, несмотря на свою крайнюю вспыльчивость и вспышки гифва, которымъ онъ былъ подверженъ, особенно когда былъ навеселъ; а это съ нимъ случалось неръдко. Онъ былъ большой пріятель Петра III, большого любителя выпить, и оказаль русскому дворянству такую услугу, за которую ему слѣдовало бы поставить памятникъ: по его настоянію и сов'ту, Петръ III р'єшился освободить дворянство отъ тълесныхъ наказаній и обязательной службы. Разсказываютъ, Корфъ выигралъ у императора эти привилегіи дворянству въ партію билліарда, но фактъ этотъ не удостовъренъ. Указъ былъ составленъ государственнымъ секретаремъ Волковымъ, которому Корфъ и ибсколько вельможъ того времени щедро заплатили.

Корфъ умеръ въ 1766 году 56-ти лѣтъ всѣми уважаемый и любимый.

Второй братъ, баронъ Георгъ-Фромгольдъ, Григорій Ивановичъ, несмотря на то, что его братъ былъ Андреевичъ, такой же порядочный и добрый; служилъ въ конной гвардіи. Ему былъ порученъ надзоръ надъ семьей несчастнаго Іоанна Антоновича. Облегчить участь этой злополучной семьи было не въ его власти, но онъ былъ безу-

коризненно въждивъ и человъчески добръ по отношению къ заключеннымъ. Онъ умеръ въ чинъ генералъ-поручика, майора конной гвардіи въ 1758 г., оставивъ трехъ сыновей.

Между нѣмцами, вступившими на русскую службу при Биронѣ, было нъсколько Ливенъ. Семья Ливенъ очень древняго происхожденія и ведетъ свой родъ отъ одного изъ вождей тѣхъ коренныхъ латышскихъ племенъ, которыя были порабощены рыцарями Меченосцами. Вождь этотъ по имени Каупо принялъ крещеніе и получилъ дворянское достоинство подъ фамиліей Ливенъ (въ 1186 году). Въ 1653 году Ливенъ получили титулъ бароновъ отъ королевы шведской Христины. Одинъ изъ членовъ семьи служилъ при Петръ I въ русской армін и былъ адъютантомъ при Меншиковъ. Остальные Ливены вступили на русскую службу только по восшествіи на престолъ Анны Іоанновны. Самымъ извъстнымъ изъ нихъ былъ баронъ Георгъ-Рейнгольдъ (Георгій Григорьевичъ), который принималъ большое участіе въ дълъ организаціи конногварейскаго полка, и ввелъ не мало нъмцевъ въ русскую армію и особенно гвардію. Онъ былъ уменъ, хитеръ и очень ловокъ, былъ очень преданъ Бирону и тъсно связанъ дружбой съ семьей Левенвольде. Онъ сумълъ удержаться въ милости и при Елизаветъ Петровиъ, дослужился до чина генералъ-аншефа и подполковника конной гвардін и умеръ въ 1763 году 67 лѣтъ. Онъ былъ плохой военный, лишенный всякаго стратегическаго таланта, но воображавшій себя однимъ изъ лучшихъ полководцевъ Европы; перфшительный и робкій на полф сраженія, онъ быль все-таки руководителемъ фельдмаршала Апраксина въ семилътнюю войну и на совъсти его лежитъ большая часть отвътственности за ошибки и неудачи этого слабаго фельдмаршала.

Карлъ Бревернъ, членъ иностранной комиссіи, былъ одинъ изъ самыхъ умфренныхъ и благоразумныхъ нѣмцевъ, находившихся нарусской службѣ. Его дѣдъ, Іоганнъ Бревернъ, родомъ изъ Силезіи, получилъ въ 1694 году отъ шведскаго короля Карла XI дворянское достоинство для своего единственнаго сына Германа. Послѣдиій, человѣкъ очень достойный, прекрасный администраторъ, былъ вицепрезидентомъ гофъ-герихта въ Ригѣ послѣ присоединенія Ливоніи къ Россіи и вслѣдъ затѣмъ, когда въ Петербургѣ были созваны разнообразныя административныя коллегіи, въ 1717 году, онъ былъ призванъ Петромъ І въ Петербургъ и назначенъ вице-президентомъ юстицъ-коллегіи. Онъ умеръ въ 1722 году пятидесяти девяти лѣтъ.

У Германа Бреверна было шесть сыновей. Четвертый сынъ, нанболъе извъстный, Карлъ, былъ порядочный человъкъ, умный и честный. Остерманъ его очень цѣнилъ и покровительствовалъ ему. Поддерживаемый Остерманомъ и семьей Кейзерлингъ, съ которой онъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ, онъ благополучио пережилъ эту бурную эпоху и сумѣлъ сохранить свою добрую репутацію. Въ высшей степени безкорыстный, любезный и обязательный, онъ оставался въмилости, несмотря на перемѣны режима. Я не знаю причинъ, приведшихъ его къ самоубійству, которымъ онъ кончилъ жизнь въ 1744 г. тридцати девяти лѣтъ.

Георгъ Браунъ, выходецъ ирландскій, получилъ выдающееся образованіе въ Америкъ; притъсняемый въ Англін, какъ католикъ, онъ эмигрировалъ и вступилъ на службу въ маленькую армію Пфальцскаго курфюрста. Благодаря покровительству герцога, ему удалось въ 1730 году перейти на русскую службу. Онъ былъ принятъ въ армію въ чинъ капитана. Онъ отличался во время турецкой войны и при взятіи Азова былъ раненъ (1736 г.). Минихъ произвелъ его въ полковники и послалъ (1738 г.) курьеромъ въ австрійскую армію. Онъ принималъ участіе въ битвъ при Кротекъ, былъ взятъ турками въ плънъ, проданъ, затъмъ перепроданъ, отвезенъ въ Константинополь и выведенъ тамъ на рынокъ вмъстъ съ невольниками. Французскій посланникъ, Маркизъ де-Вильневъ, купилъ его и далъ ему свободу и средства, чтобы тайно проъхать въ Россію. Брауну удалось, будучи въ Константинополъ, достать копін нъсколькихъ секретныхъ приказовъ Дивана, относящихся къ войнъ съ Россіей. Онъ привезъ эти копіи въ Петербургь и быль произведень въ генераль-майоры. Въ царствованіе Елизаветы Петровны онъ женился на дочери фельдмаршала Ласси. Когда въ Россію должна была прибыть молодая принцесса Ангальтъ-Цербская, впослъдствіи Екатерина II, между другими и Брауну было поручено ее встрътить. Мать принцессы, женщина неглупая, обратилась къ Брауну, который своей открытой манерой сумълъ внушить ей довъріе, съ просьбой помочь имъ: «Моя дочь молода и неопытна, -говорила она, -ни она, ни я, не знаемъ обстановки, въ которую намъ придется войти; будьте нашимъ другомъ, дайте намъ дружескій совъть и разскажите подробно о лицахъ, которыми мы будемъ окружены, о правительствъ и о странъ, которая, повидимому, такъ своеобразна». Браунъ исполнилъ ея просьбу, и совъты его избавили принцессу и ея юную дочь отъ очень многихъ промаховъ и неудачъ.

Во время семильтней войны Браунъ, уже генералъ-аншефъ, получилъ при Цондорфъ пять ранъ, изъ которыхъ одну въ голову. Петръ III назначилъ его генералъ-губернаторомъ прибалтійскихъ про-

винцієй, и, когда была рѣшена война съ Даніей, хотѣлъ назначить его главнокомандующимъ арміей. Война эта, затѣянная съ цѣлью отобрать у Даніи Голштинію, обладаніе которой для Россіи не имѣло значенія, могла повлечь только къ осложненіямъ и непріятностямъ. Честный и правдивый Браунъ, поблагодаривъ императора, изложилъ ему совершенно откровенно свое мнѣніе, разъяснилъ ему, насколько эта война безполезна и непопулярна, и совѣтовалъ государю ѣхать въ Москву и не откладывать коронованія. Петръ ІІІ пришелъ въ бѣшенство, прогналъ его изъ своего кабинета и объявилъ, что никогда его фельдмаршаломъ не назначитъ. Впослѣдствіи обстоятельства показали, насколько Браунъ былъ правъ.

Во время царствованія Екатерины II Браунъ былъ, въ теченіе тридцати лѣтъ (до самой своей смерти) генералъ-губернаторомь въ Прибалтійскомъ краѣ. Пользуясь расположеніемъ, уваженіемъ и полнымъ довѣріемъ императрицы, онъ оказалъ Россіи огромныя услуги. По его настоянію и при его содѣйствіи были сдѣланы первыя попытки улучшенія состоянія крѣпостныхъ Лифляндіи и Эстляндіи. Брауну пришлось выдержать долгую и упорную борьбу съ отстальми защитниками застоя. Онъ былъ всѣми уважаемъ за прямоту и рѣдкую справедливость; доступный каждому, равный въ обращеніи съ бѣднымъ и богатымъ, несчастнымъ бродягой и вліятельнымъ придворнымъ, Браунъ не зналъ компромиссовъ и никогда не сошелъ съ пути чести. При введеніи въ балтійскихъ провинціяхъ общихъ россійскихъ законовъ Браунъ, сочувствовавшій этой мѣрѣ и понимавшій всю необходимость ея для Россіи, проявилъ необычайную энергію 1).

Какъ всѣ прямые и добрые люди, Браунъ былъ очень горячъ и крайне вспыльчивъ. Екатерина знала это и поэтому никогда не принимала своего стараго друга наединѣ. Получивъ однажды указъ Сената, содержавшій что-то въ родѣ выговора, Браунъ прискакалъ въ Петербургъ, явился къ императрицѣ съ указомъ и заявилъ ей: «Если мон услуги неугодны Вашему Величеству, скажите это мнѣ: я уйду. Если угодны, то запретите Вашимъ подданнымъ оскорблять меня».— «Кто эти подъячіе?» спросила Екатерина.—«Сенаторы!» отвѣтилъ Браунъ и показалъ ей бумагу. Екатерина дала распоряженіе Сенату не

<sup>1)</sup> Эга мудрая м'вра имп. Екатерины II была отм'внена Павломъ. Онъ руководился въ этомъ случать больше всего совътами воспитательницы своихъ дътей, княгини Ливенъ, женщины умной и очень энергичной, но большой взяточницы. Княгинъ Ливенъ щедро заплатили за это нъмцы, такъ же, какъ поляки за возстановленіе литовскаго статута, который былъ зам'вненъ россійскими законами при Екатеринъ II.

посылать впредь Брауну указы, не представивъ ихъ предварительно на ея одобреніе.

Послѣдніе годы Браунъ былъ пригвожденъ тяжелою болѣзнью къкреслу, которое служило ему также и постелью ночью. Несмотря на это, продолжалъ принимать и съ большой энергіей велъ лично всѣдѣла. Онъ умеръ въ Ригѣ въ 1829 г. восьмидесяти восьми лѣтъ. Отъ императора Іосифа II онъ получилъ графское достоинство въ 1799 г. Изъ двухъ сыновей графа Брауна старшій, генералъ отъ артиллеріи, на австрійской службѣ умеръ двумя годами позже отца; младшій служилъ въ русской арміи. Оба умерли бездѣтными.

Зять Бирона, о которомъ я уже упоминалъ, Людольфъ-Августъ-Бисмаркъ, не игралъ большой политической роли, но, благодаря своимъ родственнымъ связямъ, пользовался нъкоторымъ вліяніемъ при дворъ. Онъ родился въ Бранденбургъ въ 1683 году, принадлежалъ къ очень старинной родовитой семьъ, но былъ крайне невоспитанъ, грубъ, жестокъ и склоненъ къ пьянству. Уменъ онъ не былъ. Разъ какъ-то въ Магдебургъ, будучи пьянъ, онъ обозлился на своего лакея и шашкой зарубилъ его... Несчастный умеръ на мъстъ. Король прусскій Фридрихъ Вильгельмъ І, извѣстный самъ своей грубостью 1), ограничился темъ, что посадилъ Бисмарка въ крепость на довольнодолгій срокъ и впослъдствіи лишиль его права командовать полкомъ, несмотря на то, что тотъ былъ старшимъ полковникомъ. Бисмаркъ уфхалъ искать счастья въ Россіи. Онъ былъ вдовъ, недуренъ собой и сумълъ завоевать сердце невъстки Бирона, дъвицы Трейденъ, уродливой, болъзненной, и женился на ней. Вступивъ на русскую службу въ чинъ генералъ-майора, онъ былъ генералъ-аншефомъ въ послъдніе годы царствованія Анны Іоанновны. Когда Биронъ былъ арестованъ, его также арестовали и предали суду. Очень характерно для того времени, что Бисмаркъ, генералъ-аншефъ русской армін, оправдывался на судъ своимъ полнымъ незнаніемъ русскаго языка! Въ оправдательномъ письмъ, написанномъ въ заключеніе, онъ писаль: «mir die russische Sprache ganz unbekannt, und meine Frau zum Dalmetcher dienen müssen»<sup>2</sup>). Это оправданіе не было принято во вниманіе правительницей и онъ былъ сосланъ въ Тобольскъ. Императрица Елизавета его вернула. По возвращенін онъ вскоръ умеръ, не оставивъ дътей.

<sup>1)</sup> Отецъ Фридриха II, прозванный Soldaten-König'омъ.

Русскій языкъ мнѣ былъ совершенно незнакомъ, и моя жена должна была служить мнѣ переводчицей.

Ближайшій сотрудникъ и фактотумъ Бирона былъ еврей Липпманнъ, пазначенный придворнымъ банкиромъ и затъмъ оберъ-гофъкомиссаромъ. Послъдняя должность — комиссіонера двора — была создана спеціально для Липпманна. Биронъ совътовался съ нимъ во всъхъ дълахъ. Липпманнъ часто присутствовалъ при занятіяхъ Бирона съ кабинетъ-министрами, секретарями и президентами коллегій, высказывая свое мнѣніе и давая совѣты, всѣми почтительно выслушиваемые. Самыя высокопоставленныя и вліятельныя лица старались угодить этому фавориту фаворита, который не одинъ разъ ссылалъ людей въ Сибирь по капризу. Онъ торговалъ своимъ вліяніемъ, продавая служебныя мъста, и не было низости, на которую онъ не былъ бы способенъ. Когда Бирона арестовали, онъ поспъщилъ сообщить регентшт о томъ, гдт были помъщены капиталы курляндскаго герцога, и выдалъ всъ тайные проекты и политическіе планы послъдняго. Благодаря этой подлости, ему удалось въ теченіе года правленія регентши сохранить свое положение оберъ-гофъ-комиссара.

Во время царствованія Анны Іоанновны начали свою карьеру Василій Репнинъ и фельдмаршалъ Апраксинъ, которымъ впослѣдствіи, при императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, пришлось играть такую выдающуюся роль.

Князь Василій Никитичъ Репнинъ, отецъ и сынъ двухъ фельдмаршаловъ Репниныхъ, унаслъдовалъ отъ своего отца прямоту характера и ръдкое безкорыстіе, — черту, необычайную среди русскихъ придворныхъ того времени, но свойственную всей семь Репниныхъ. Онъ не быль такъ талантливъ, какъ его сынъ, но не быль лишенъ ума и получилъ выдающееся для того времени образованіе. Онъ говорилъ на нъсколькихъ языкахъ и имълъ очень серьезныя знанія въ артиллеріи и инженерномъ искусствъ. Горячій и вспыльчивый, но очень добрый и ко всъмъ всегда привътливый, онъ былъ всеобщимъ любимцемъ. Онъ служилъ въ арміи Миниха и совершилъ три первые похода противъ турокъ, но затъмъ, вслъдствіе бользии ноги, которая не позволяла ему състь на лошадь, онъ принужденъ быль вернуться въ Петербургъ. Въ послъдніе годы царствованія Анны Іоанновны онъ былъ, къ своему большому огорченію, назначенъ членомъ слъдственной комиссіи по дѣлу Волынскаго; для него было невыносимо стать соучастникомъ этого ужаснаго суда и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не было никакой возможности отказаться, не рискуя ссылкой, а можетъ быть и пыткой. Онъ собирался уже (какъ разсказывалъ полвъка спустя его сынъ, извъстный фельдмаршалъ Николай Репнинъ, моему дядъ, Корсакову) прибъгнуть къ способу Остермана, т.-е. натереть себъ

лицо сухими фигами, объявить, что у него разлилась желчь и сказаться больнымъ, когда неожиданно назначенная комиссія была отстранена и слѣдствіе было довѣрено только двумъ ея членамъ: Ушакову и Неплюеву. Два мѣсяца спустя, былъ назначенъ судъ сенаторовъ и должностныхъ лицъ, который долженъ былъ вынести приговоръ надъ Волынскимъ и его друзьями. Репиниъ прибѣгнулъ къ способу Остермана, симулировалъ болѣзнь и избѣжалъ такимъ образомъ необходимости либо самому подвергнуться пыткѣ, либо взять на свою совѣсть этотъ варварскій и несправедливый приговоръ.

Въ царствованіе Елизаветы Петровны Репнинъ былъ въ большой милости. Послѣ смерти принца Людвига Гессенъ-Гомбургскаго онъ замѣстилъ его въ званіи генерала - фельдцехмейстера, былъ назначенъ гофмаршаломъ двора наслѣдника цесаревича и директоромъ кадетскаго корпуса. Въ 1748 году русское правительство послало въ Франконію вспомогательный корпусъ въ тридцать семь тысячъ человѣкъ въ помощь Австріи противъ Франціи. Репнинъ былъ назначенъ главно-командующимъ. Версальскій кабинетъ, постоянно платившій вице-канцлеру, графу Михаилу Воронцову, предложилъ при посредствѣ послѣдняго сто тысячъ червонцевъ Репнину, если онъ замедлитъ походъ русскихъ войскъ. Репнинъ съ негодованіемъ отказался отъ предложенія и ускорилъ движеніе своихъ войскъ. Въ тотъ же годъ онъ умеръ отъ удара въ лагерѣ, возлѣ Кульмбаха, 21 іюля 1748 г. Ранняя смерть его (ему было пятьдесятъ три года) вызвала вссобщія сожалѣнія.

Степанъ Федоровичъ Апраксинъ родился въ 1702 году; потерявъ отца въ раннемъ детстве, онъ былъ воспитанъ въ доме графа Петра Апраксина (отца шута Апраксина), своего родственника. Мать его, Елена Леонтьевна (рожд. Кокоткина), вышла вторымъ бракомъ за графа Ушакова, который пользовался большимъ вліяніемъ при дворф Анны Іоанновны и все время ея царствованія быль начальникомъ страшной Тайной канцелярін. Покровительство вотчима помогло Степану Апраксину сдълать легко и быстро большую карьеру. Тридцати двухъ лътъ онъ былъ уже въ чинъ гвардін майора, въ ту пору очень высоко цфинмомъ. Во время турецкой войны Минихъ, желавшій угодить всесильному начальнику Тайной канцелярін, назначиль Апраксина дежурнымъ генераломъ своей арміи и въ теченіе четырехъ лѣтъ, несмотря на крайнюю неспособность Апраксина и его необычайную лънь, держаль его при себъ и въ письмахъ къ императрицъ аттестовалъ какъ очень способнаго генерала. Послъ заключенія мира съ турками Апраксину было поручено командованіе войсками на побережь В Каспійскаго моря, послів чего онъ былъ посланъ чрезвычай-



нымъ посломъ въ Персію. Послѣ паденія Бирона регентша, желавшая выказать свою милость къ старому Ушакову, подарила Степану Апраксину великольпныя помъстья, принадлежащія теперь его правнуку. Виктору Апраксину (последнему отпрыску этой семьи). Елизавета Петровна по восшествіи своемъ на престолъ уничтожила и стняла всъ милости, дарованныя регентшей, за исключеніемъ нъкоторыхъ, которыя были утверждены особыми указами. Въ томъ числъ были утверждены за Апраксинымъ помъстья, дарованныя сму регентшей. Милость эта была оказана также изъ желанія обласкать старика Ушакова. Апраксинъ быль человъкъ хитрый, нечестный, низкій интриганъ, не знавшій стыда и всегда низкопоклонничавшій передъ всѣми сильными. Несмотря на его большую карьеру, это былъ человъкъ совершенно неспособный. Не имъя никакихъ административныхъ способностей, онъ былъ президентомъ военной коллегін; былъ фельдмаршаломъ и главнокомандующимъ, ничего не понимая въ военномъ дълъ. Низкій, злобный и двуличный, Апраксинъ былъ достойный пасынокъ своего вотчима и достойный другъ хитраго интригана канцлера Бестужева. Брать взятки, воровать, выдавать своихъ друзей, оговаривать ихъ, клеветать и губить, мощенничать въ карты — было дѣломъ, для него привычнымъ. Несмотря на свой огромный ростъ, толщину и большую физическую силу, онъ былъ жалкій трусъ. Однажды, уже будучи фельдмаршаломъ, играя въ карты съ гетманомъ Кирилломъ Разумовскимъ, онъ смошенничалъ. Разумовскій всталъ, даль ему пощечину, затъмъ схватиль за вороть камзола и сталъ наносить пинки и удары кулакомъ и ногами. Апраксинъ проглотилъ обиду и не посмълъ потребовать удовлетворенія у Разумовскаго брата супруга императрицы. Лънивый и небрежный въ дълахъ, онъ любилъ роскошь и жилъ очень широко; былъ очень занятъ своимъ туалетомъ (у него было нъсколько сотъ костюмовъ) и всегда былъ покрытъ брилліантами. Въ дъйствующей армін у него было около пятисотъ лошадей, везшихъ его багажъ. Надменный и недоступный по отношенію къ подчиненнымъ, онъ не останавливался ни передъ какой подлостью, ни передъ какимъ униженіемъ, чтобы увеличить свое положеніе при дворъ. Чтобы снискать расположеніе и заручиться покровительствомъ графа Петра Шувалова, онъ взялъ на себя низкую роль посредника въ любовной интригъ и въ ухаживаніи Шувалова за его дочерью, княгиней Еленой Степановной Куракиной 1). Онъ способ-

<sup>1)</sup> Елена Апраксина была женой князя Бориса Александровича Куракина, Единственнаго сына оберь-шталмейстера Анны Іоанповны.

ствовалъ возникновенію этой связи и всѣми силами ее поддерживалъ, считая ее для себя выгодной.

Однимъ изъ самыхъ характерныхъ эпизодовъ несчастной эпохи, о которой я говорю, былъ процессъ Волынскаго; въ немъ, какъ въ зеркалѣ, отразилась картина петербургскаго двора и общества въ царствованіе Анны Іоанновны. Въ этомъ процессѣ были, я не говорю судимы, потому что это не былъ судъ, были приговорены, кромѣ Волынскаго, графъ Платонъ Мусинъ-Пушкинъ, Соймоновъ, Еропкинъ, Хрущовъ, Эйхлеръ и де-ла-Суда.

Родъ Мусинъ-Пушкиныхъ, по сказаніямъ древнихъ родословцевъ, произошелъ отъ Семиградскаго выходца Радши. Его потомокъ въ десятомъ колѣнѣ, Михайло Тимофеевичъ Пушкинъ, по прозванію Муса, былъ (въ XV вѣкѣ) родоначальникомъ Мусинъ-Пушкиныхъ. Въ первой половинѣ XVII вѣка нѣкоторые изъ Мусинъ-Пушкиныхъ были воеводами въ небольшихъ городахъ. При царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ Алексѣй Богдановичъ Мусинъ-Пушкинъ былъ комнатнымъ стольникомъ. Жена его была красавица. Между царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ и ею возникла любовная связь, которой мужъея, Алексѣй Богдановичъ, находилъ нужнымъ покровительствовать У Мусинъ-Пушкиной родился сынъ Иванъ, котораго царь Алексѣй зачастую подъ веселую руку называлъ «Мой сынъ Пушкинъ».

Иванъ Мусинъ-Пушкинъ былъ очень уменъ и въ высшей степени преданъ Петру I. Однажды въ присутствіи Петра, восхваляя дѣянія послѣдняго, онъ презрительно отозвался о царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Петръ схватилъ его за руку и сказалъ: «Унижая моего отца, ты доставляешь мнѣ большую непріятность, нежели, если бы унижалъ меня, и ты самъ знаешь, что менѣе чѣмъ кто-либо другой имѣешь право говорить о немъ неуважительно». Замѣчаніе это показалось царю недостаточно внушительнымъ и онъ прибавилъ къ нему нѣсколько крѣпкихъ ударовъ своей дубинки. Послѣ чего Мусинъ-Пушкинъ поцѣловалъ его руку и сказалъ: «Виноватъ, государь».

Отнявъ у духовенства право на управленіе духовными имуществами, Петръ учредилъ Монастырскій приказъ (реформированный въ 1725 г. въ камеръ-контору синодальнаго правленія) и пачальникомъ его назначилъ Ивана Мусинъ Пушкина, котораго открыто признавалъ своимъ братомъ. Послѣдній сопровождалъ царя всегда и въ путешествіяхъ и на войнѣ. Не будучи военнымъ, онъ находился въ лагерѣ съ Петромъ во время Полтавской битвы и на слѣдующій день былъ произведенъ въ тайные совѣтники. Въ слѣдующемъ году онъ получилъ графскій титулъ (до тѣхъ поръ пожалованный Петромъ лишь

фельдмаршалу Шереметеву и канцлеру Головкину). Генералъ-адмиралъ-Апраксинъ, узнавъ объ этомъ, упрекнулъ царя въ недостаточной къ себъ милости, прослезился отъ горя и былъ также пожалованъ графомъ.

Старшій сынъ перваго *графа* Мусинъ-Пушкина, графъ Платонъ Ивановичъ, былъ посланъ учиться въ Голландію и Парижъ. Посылая его, Петръ I снабдилъ его слѣдующимъ письмомъ къ посланнику князю Борису Куракину, своему свояку (Петръ и Куракинъ были женаты на двухъ сестрахъ Лопухиныхъ):

«Посылаемъ мы къ вамъ, для обученія политическихъ д'ьлъ, племянника нашего Платона, котораго Вамъ, яко свойственнику, какъ свойственника рекомендую. Петръ».

Платонъ былъ женатъ на богатой наслъдницъ, княжнъ Мароъ Черкасской. Онъ былъ человъкъ очень талантливый, получилъ блестящее образованіе и былъ очень хорошъ собой. Предпрінмчивый и смълый, надменный и часто заносчивый, онъ былъ ръзокъ и презрителенъ въ обращеніи даже по отношенію къ очень вліятельнымълицамъ при дворъ. Это было одной изъ причинъ того, что онъ былъ запутанъ въ ужасную катастрофу Волынскаго въ 1740 г.

Попавъ въ немилость къ Аннѣ Іоанновнѣ, вслѣдствіе мимолетной своей связи съ цесаревной Елизаветой Петровной, Платонъ Мусинъ-Пушкинъ упрочилъ вновь свое положеніе при помощи Волынскаго и князя Алсксѣя Черкасскаго, на племянницѣ котораго онъ былъ женатъ; онъ былъ произведенъ въ тайные совѣтники и назначенъ президентомъ коммерцъ-коллегіи и сенаторомъ. Такъ же, какъ и Волынскій, онъ питалъ непреодолимую ненависть къ иѣмцамъ. Изъкоммерцъ-коллегіи, въ бытность свою президентомъ, онъ удалилъ иѣсколькихъ нѣмцевъ и замѣнилъ, ихъ русскими. Это поставило его во враждебное отношеніе къ вліятельной тогда нѣмецкой партіи и Бирону и также его гибели.

Еропкины,—такъ же, какъ Ржевскіе, Татищевы и Мамонтовы,—произошли отъ князей Смоленскихъ (рюриковичей); ихъ предки, лишенные своихъ удѣловъ, сняли съ себя княжескій титулъ, по ихъ миѣнію, несовмѣстимый съ ихъ новымъ скромнымъ положеніемъ; Петръ Михайловичъ Еропкинъ, управляющій дворомъ, ученый архитекторъ и одинъ изъ образованнѣйшихъ людей того времени, учился, такъ же, какъ и Мусинъ-Пушкинъ, за границей; жилъ во Франціи и особенно долго въ Италіи; у него была превосходная библіотека—вещь рѣдкая въ тѣ времена.

Өедоръ Ивановичъ Соймоновъ, одинъ изъ образованиѣйшихъ и порядочнѣйшихъ людей своего времени, принадлежалъ къ дворянской

семьъ, извъстной съ XVI въка. Его дъдъ, Аванасій Соймоновъ, былъженатъ на Аннъ Семеновнъ Головкиной, такъ что Иванъ Соймоновъ, отецъ Өедора, былъ двоюроднымъ братомъ канцлера Головкина и троюроднымъ — царицы Наталіи Кирилловны, матери Петра I. Такое родство могло бы доставить Соймонову возможность сдълать большую карьеру, тъмъ болъе, что онъ получилъ очень основательное и серьезное образованіе, посвятилъ себя морскому искусству—дълу, мало изученному и не очень любимому въ ту эпоху. Уже въ маленькихъ чинахъ Соймоновъ былъ извъстенъ какъ отличный и опытный морякъ.

Составленная имъ карта Каспійскаго моря была послана Петромъ І въ даръ парижской академіи наукъ (въ 1721 г.), которой Петръ быль почетнымъ членомъ. Прямой и открытый характеръ, чуждый всякаго интриганства, очень вредилъ Соймонову при дворѣ и создавалъ ему множество враговъ. Несмотря на свое родство, на то, что онъ особенно отличился въ персидскую кампанію 1722 г., —въ возрастъ сорока лътъ онъ былъ еще въ скромномъ чинъ капитанъ-лейтенанта. Онъ командовалъ русскимъ флотомъ во время осады и взятія Данцига фельдмаршаломъ Минихомъ; во время турцекой войны онъ сумълъ привлечь калмыцкаго хана Дундукъ-Омбо, присоединившаго къ русской армін двадцать тысячъ человѣкъ. Послѣ этого онъ былъ назначенъ генералъ - майоромъ и оберъ - прокуроромъ Сената. Его нелюбовь къ нъмцамъ сблизила его съ Волынскимъ. Послъдній, ненавидъвшій адмирала графа Николая Головина, президента адмиралтействъ-коллегіи, назначилъ въ 1739 г. Соймонова генераль - комиссаромъ флота, что давало ему право засъдать въ адмиралтействъколлегін. Вольшскій разсчитываль на прямолинейную честность Соймонова и полное отсутствіе въ послѣднемъ придворной обходительности и надъялся, что тотъ не преминетъ раскрыть всъ мошениичества и взяточничества Головина. Это назначение навлекло на бъднаго Соймонова цълый рядъ несчастій.

Андрей Өедоровичъ Хрущевъ принадлежалъ къ очень хорошей дворянской семьъ и получилъ превосходное образованіе. Онъ учился за границей, какъ и Мусинъ-Пушкинъ и Еропкинъ, и, какъ послъдній, имълъ прекрасную библіотеку. Онъ былъ довольно богатъ и жена его, Анна Александровна Колтовская, принесла ему недурное приданое. И онъ и Еропкинъ присоединились къ Волынскому и его планамъ изъ честолюбія.

Такъ же было съ Эйхлеромъ и де-ла-Суда. Первый нѣмецъ, второй французъ,—оба не были довольны положеніемъ, которое занимали въ нѣмецкой партіи. Соединившись съ русскими, они надѣялись имѣть

большій успѣхъ. Жанъ де-ла-Суда былъ очень образованъ; бывшій въ началѣ своей карьеры переводчикомъ въ иностранной коллегіи, онъ вскорѣ сталъ въ ней секретаремъ. Недовольный своимъ начальникомъ, вице-канцлеромъ Остерманомъ, который, по его мнѣнію, не обратилъ достаточнаго вниманія на его способности, де-ла-Суда поддался совѣтамъ и нашептываніямъ Волынскаго, завидя злого врага Остермана. Волынскій надѣялся черезъ де-ла-Суда имѣть свѣдѣнія о ходѣ иностранныхъ сношеній русскаго двора. Но Остерманъ, человѣкъ несравненно болѣе хитрый и тонкій, чѣмъ его врагъ, окружалъ свои поступки и намѣренія непроницаемой тайной и большею частью совершенно одинъ, изрѣдка при помощи Карла Бреверна, но всегда самъ, шифровалъ отсылаемыя имъ депеши и расшифровывалъ полученныя.

Іоганнъ Эйхлеръ, уроженецъ балтійскихъ провинцій, сынъ лакея, началъ свою карьеру также лакеемъ и музыкантомъ - флейтистомъ у оберъ-камергера князя Ивана Долгорукова. Хитрый и ловкій, Эйхлеръ сумълъ пріобръсти очень большое вліяніе на своего господина и такъ какъ последній быль всемогущь при дворе Петра II, лакей его получилъ служебный чинъ и дворянство. Эйхлеръ былъ своего рода «лицомъ» при дворъ Петра II — самые вліятельные люди оказывали ему вниманіе и прибъгали къ его помощи, въ случаъ надобности. Князья и графы обмѣнивались съ нимъ рукопожатіями и приглашали на свои объды и ужины. Люди средней руки, чиновники — почтительно кланялись. Когда Долгоруковы были сосланы, Эйхлеръ сумълъ остаться незамъшеннымъ въ дъло, поспъшилъ отречься отъ нихъ и устремился въ переднія Бирона и Левенвольде и др.; подъ ихъ покровительствомъ онъ сталъ быстро подвигаться по службъ и въ послъдній годъ царствованія Анны Іоанновны педавній флейтистъ-лакей былъ личнымъ секретаремъ императрицы и секретаремъ ея министерскаго кабинета и имълъ свободный доступъ къ государынъ и Бирону во всякое время дня. Вліяніе Эйхлера на дъла управленія было очень значительно. Въ борьбъ Остермана и Волынскаго Эйхлеръ сталъ играть двойную роль, сообщая каждому порознь все подслушанное въ интимномъ кружкъ императрицы и наговаривая Волынскому на Остермана, Остерману на Волынскаго. Крушеніе Волынскаго было, однако, такъ грандіозно, что захватило и Эйхлера: двойная игра его была раскрыта и спастись ему не удалось.

Артемій Петровичъ Волынскій былъ женатъ на Александрѣ Львовнѣ Нарышкиной, двоюродной сестрѣ Петра І. Это былъ человѣкъ очень умный, способный, легко освоивающійся съ каждымъ дѣломъ, за ко-

торое брался, но обладавшій несчастнымъ характеромъ, благодаря которому онъ былъ всегда со встми въ ссорт и наживалъ себт множество опасныхъ враговъ; онъ былъ крайне надмененъ, гордился своимъ рожденіемъ и общественнымъ положеніемъ и былъ со всѣми ръзокъ. Въ натуръ его было много жестокости и мстительности. Честностью онъ не отличался, любилъ широкую жизнь и бралъ, гдф могъ, громадныя взятки. Родился онъ въ 1689 г. и получилъ, несмотря на блестящее положеніе своихъ родителей, очень недостаточное образованіе. Онъ не зналъ ни одного иностраннаго языка, что въ эпоху реформъ Петра I, поднявшихъ образованіе знатной молодежи того времени на большую высоту, было явленіемъ очень рѣдкимъ. Позже, въ зръломъ возрастъ, Волынскій, охваченный стремленіемъ къ образованію и любовью къ чтенію, приказывалъ составлять для своего личнаго употребленія переводы интересовавшихъ его книгъ. Экземпляры этихъ переводовъ были найдены въ его библіотекъ при конфискаціи его имущества. Петръ I назначилъ двадцатишестильтняго Волынскаго посланникомъ въ Персію. Миссія его имъла двъ цъли: всестороннее изученіе Персіи и пріобрътеніе торговыхъ привилегій для русскихъ купцовъ. Оба порученія Волынскій выполнилъ успъшно (въ 1713 г.) и былъ произведенъ въ генералъ-адъютанты (послѣднихъ было тогда только шесть). Въ слѣдующемъ: году Волынскій быль назначень губернаторомь во вновь учрежденную Астраханскую губернію. Здісь онъ суміть внести ніжоторый порядокъ въ администраціи, но въ дѣятельности своей проявилъ большую жестокость и жадность къ взяткамъ. Впоследствіи, при постигшей его катастрофф, онъ сознался и каялся въ своемъ взяточничествф.

Послѣ отъѣзда изъ Петербурга герцога и герцогини Голштинскихъ Волынскій былъ посланъ въ Киль представителемъ отъ Россіи. Выборъ былъ очень страненъ, въ виду его незнанія иностранныхъ языковъ и можетъ быть объясненъ лишь узами родства и дружбой жены Волынскаго и герцогини Голштинской Анны Петровны. Послѣ смерти послѣдней Волынскій покинулъ свой дипломатическій постъ и былъ назначенъ губернаторомъ въ Казань.

Ненависть Волынскаго къ нѣмцамъ и особенно къ всемогущему Бирону, пытки, черезъ которыя этотъ послѣдній заставилъ его пройти, ужасная смерть—надолго окружили Волынскаго ореоломъ мученичества. Для писателей конца XVIII и начала XIX вѣка онъ былъ политическимъ геніемъ и мученикомъ-патріотомъ. Особенно способствовало популяризаціи имени Волынскаго извѣстное стихотвореніе Рылѣева, посвященное его памяти:

Сыны отечества! Въ слезахъ Ко храму древнему Самсона! Тамъ за оградой при вратахъ, Почість прахъ врага Бирона! Отенъ семейства! Приведи Къ могилъ мученика сына: Да закипить въ его груди Святая ревность гражданина! Любовью къ родинъ дыша, Да все для ней онъ переносить, И благородная душа Пусть дичность всякую отбросить! Пусть будеть чести образцомъ; За страждущихъ-жельзной грудью, И въчно заклятымъ врагомъ-Постыдному неправосудью.

Впослѣдствіи много документовъ, лежавшихъ въ государственныхъ архивахъ, было опубликовано. Процессъ Волынскаго былъ подвергнутъ болѣе тщательному и безпристрастному изслѣдованію, маска упала и борьба его съ Бирономъ теперь оцѣнена по достоинству: это была борьба двухъ честолюбцевъ, жадныхъ и жестокихъ, стремившихся свалить одинъ другого.

Но, повторяю, процессъ Волынскаго рисуетъ слишкомъ хорошо нравы своего времени. Еще въ пору своего управленія Астраханской губерніей, узнавъ однажды о существованій въ одномъ изъ мъстныхъ монастырей великольпныхъ ризъ, зашитыхъ жемчугомъ и драгоцънными камнями, подаренныхъ монастырю самимъ Грознымъ и оцъненныхъ въ сто тысячъ рублой, — Волынскій послалъ за настоятелемъ этого монастыря и просилъ его разръшить ему взять ризы временнона домъ, дабы снять съ нихъ рисунки. Настоятель не посмълъ отказать губернатору, женатому на двоюродной сестръ государя, и передалъ слугамъ Волынскаго ризы, которыя черезъ и вкоторое время были возвращены въ монастырь. Два дня спустя, слуга, принесшій ихъ, пришелъ опять и просилъ у настоятеля разрѣшенія взять ризы вторично на короткое время, такъ какъ въ рисункъ- де были сдъланы ошибки. Прошло нъсколько недъль; ризы не были возвращены, и настоятель отправился самъ за ними къ губернатору. Волынскій прикинулся крайне удивленнымъ, послалъ за слугой, сталъ; его допрашивать. Последній клялся, что нога его не была въ монастыресъ тъхъ поръ, какъ онъ отнесъ туда ризы. Тутъ началась возмутительная и характерная для времени комедія: были принесены розги

и слуга высъченъ въ присутствіи Волынскаго и настоятеля; подърозгами подкупленный лакей кричалъ и клялся, что никогда не бралъризъ и никогда не просилъ на это разръшенія у настоятеля. Тогда Волынскій, повернувшись къ послъднему, заявилъ ему: «Значитъ, батюшка, вы сами украли ризы, а еще клевещете на другихъ!» Настоятель былъ пораженъ и не могъ вымолвить слова. Волынскій приказалъ заковать его въ кандалы и посадилъ въ острогъ за святотатство и воровство. Пятнадцать лътъ промучился несчастный въ острогъ, пока, послъ ареста Волынскаго, у послъдняго не были найдены ризы, уже безъ жемчуговъ и камней.

Разъ молодой мичманъ, князь Мещерскій, оскорбленный Волынскимъ, который грубо выбранилъ его, замѣтилъ, что слѣдуетъ сдерживаться по отношенію къ равному себѣ дворянину. Волынскій закричалъ ему: «Я покажу тебѣ, какой ты мнѣ ровня». По его распоряженію Мещерскаго схватили, вымазали лицо сажей, посадили верхомъ на перекладину, на которую обыкновенно клали для порки, связали ему внизу ступни и привязали къ нимъ два тяжелыхъ булыжника и злую собаку, которую все время натравливали кнутомъ. Племянникъ этого князя Мещерскаго разсказывалъ Карабанову, отъ котораго я слышалъ разсказъ, что всѣ ноги несчастнаго до костей были изгрызаны собакой.

Въ Казани Волынскій поссорился съ митрополитомъ Сильвестромъ и сталъ преслѣдовать и дразнить духовенство. Разъ оны такъ разсердился на секретаря казанской консисторіи Судовикова, что схватилъ шпагу, чуть не убилъ его и гнался за нимъ черезъ всѣ залы губернаторскаго дворца до передней. Онъ сѣкъ безъ стѣсненія слугъ митрополита и даже консисторскихъ чиновниковъ, захватывалъ богатыя ризы, крѣпостныхъ, принадлежавшихъ духовнымъ помѣстьямъ, заставлялъ работать на себя по цѣлымъ мѣсяцамъ. Захватывалъ постройки, предоставленныя во владѣніе митрополиту, поселялъ тамъ своры своихъ собакъ, охотился по созрѣвшимъ хлѣбамъ на монастырскихъ поляхъ, въ концѣ концовъ, отнялъ у духовенства два помѣстья и подарилъ ихъ мѣстному дворянину Андрею Писемскому.

Пока Петръ II, внучатный племянникъ жены Волынскаго, былъ живъ, митрополитъ казанскій не осмѣлнвался принести жалобу, онъ рѣшился на это только по вступленіи Анны Іоанновцы на престолъ, Волынскій поскакалъ въ Москву, поднесъ Бирону крупную сумму, и жалобы духовенства остались неразсмотрѣнными. Тогда поднялось другое дѣло. По указу Сената было запрещено пользоваться при кораблестроеніи подданными русскими мусульманами, населявшими

Казанскую губернію, какъ рабочими. Волынскій держаль указъ у себя въ теченіе трехъ мѣсяцевъ и за это время успѣлъ собрать съ мусульманъ огромную сумму денегъ за объщаніе выхлопотать имъ освобожденіе отъ этихъ работъ,

Дъло было раскрыто. Оберъ-шталмейстеръ Ягужинскій, возстановленный въ должности оберъ-прокурора Сената, ненавидълъ Волынскаго. У него были съ нимъ и личные счеты-Волынскій, кичившійся своимъ происхожденіемъ, не разъ издъвался надъ Ягужинскимъ, отецъ котораго быль школьнымь учителемь, -- кромф того, Ягужинскій быль безукоризненно честенъ и не терпълъ взяточничества. Волынскаго вернули въ Москву, арестовали и начали надъ нимъ слѣдствіе. Онъ опять прибъгнулъ къ могуществу Бирона, купилъ послъдняго крупной суммой денегъ и по совъту его написалъ императрицъ письмо, въ которомъ каялся въ части своихъ беззаконій и «припадалъ къ стопамъ государыни, умоляя о прощеніи». Биронъ уговорилъ: Анну Іоанновну объявить ему помилованіе. Волынскій быль выпущень и слѣдствіе навсегда прекращено. Ягужинскій, не стѣсняясь, сказалъ императрицъ и повторялъ вездъ, что Волынскій негодяй и что правительство выиграло бы, истративъ тридцать тысячъ червонцевъ, чтобы отъ него избавиться. Это былъ намекъ на сумму, данную Волынскимъ Бирону.

Незадолго до своей смерти Ягужинскій говориль: «Я не сомнѣваюсь, что при помощи интригъ и низостей Волынскій добьется поста кабинетъ-министра; но вы увидите, что черезъ два-три года его участія въ кабинетъ, его придется повѣсить»  $^{1}$ ).

Въ 1737 году Волынскій былъ посланъ вмѣстѣ со старымъ барономъ Шафировымъ и Неплюевымъ на конгрессъ въ Немировъ, гдѣ русскіе, австрійскіе и турецкіе уполномоченные должны были обсудить условія мира. Избрано было нейтральное мѣсто (Подолія принадлежала тогда Польшѣ) — замѣчательнѣйшаго польскаго магната Потоцкаго. Раньше чѣмъ приступить къ разсказу о процессѣ Волынскаго,

<sup>1)</sup> Императорскій кабинеть, члены котораго назывались кабинеть министрами, быль основань императрицей Анной Іоанновной въ 1731 году и быль составлень вначаль изъ канцлера Головкина, вице-канцлера Остермана, князя Черкасскаго, къ которымь быль, нъсколько недъль спустя, присоединенъ генераль-фельдцехмейстерь графъ Минихь, впослъдствіи фельдмаршаль. Головкинь умеръ въ 1734 году и быль, замъненъ оберъ-шталмейстеромъ Карломъ Левенвольде. Левенвольде умеръ черезъ годъ также умеръ. Два года спустя Волынскій быль назначенъ кабинетъ-министромь и, какъ предсказываль Ягужинскій, продержался только въ теченіе двухъ лѣть.

я хочу сказать нѣсколько словъ о Неплюевѣ, въ виду роли, которую онъ игралъ въ этомъ дѣлѣ.

Иванъ Ивановичъ Неплюевъ родился въ 1691 г. и принадлежалъ къ старой родовитой семь одного происхожденія съ Романовыми и Шереметевыми. Ему едва было двадцать два года (онъ былъ уже женатъ), когда умерла его мать, рожденная княжна Мышецкая. сумъла растратить все состояніе мужа и оставила сыну только маленькую землю. По совъту графа Апраксина и Григорія Чернышева, Неплюевъ ръшилъ взяться за ученье и затъмъ искать счастья въ службъ. Учился онъ сначала въ новгородской математической школъ, затъмъ въ Нарвъ и поступилъ уже хорошо подготовленный въ морскую академію въ Петербургъ. Въ качествъ волонтера былъ посланъ въ венеціанскій флотъ, затъмъ въ испанскій. Въ 1720 г. онъ вернулся въ Петербургъ. Петръ І, умъвшій хорошо распознавать людей, замътилъ въ Неплюевъ недюжинныя дипломатическія способности и назначилъ его на одинъ изъ самыхъ отвътственныхъ постовъ-уполномоченнымъ въ Константинополь. До 1735 года Неплюевъ съ большимъ талантомъ исполнялъ свои обязанности. Когда началась война, онъ былъ назначенъ тайнымъ совътникомъ и членомъ иностранной коллегін. Иностранными дълами въдалъ тогда Остерманъ. Неплюевъ сталъ его правой рукой. Около этого времени онъ женился вторично на Паниной — невъсткъ князя Куракина, любимца и добровольнаго шута Бирона. Когда былъ назначенъ конгрессъ въ Немировъ, Минихъ, врагъ Остермана, просилъ послать туда уполномоченнымъ барона Шафирова. Биронъ, не довърявшій Миниху, присоединилъ къ миссіи Волынскаго, бывшаго тогда еще върнымъ слугой фаворита. Остерманъ, знавшій, что Шафировъ его заклятый врагъ, и подозрѣвавшій Волынскаго во враждебномъ къ себъ отношеніи, присоединилъ къ нимъ своего друга и подчиненнаго, Неплюева. Немировскій конгрессъ былъ неудаченъ, благодаря интригамъ и давленію на Порту французскаго посла въ Константинополъ, маркиза де-Вилльневъ. Въ теченіе ніскольких місяцевь Неплюевь быль губернаторомь въ Кіеві и затъмъ вернулся въ Петербургъ, гдъ былъ назначенъ членомъ слъдственной комиссін по д'алу Волынскаго. Въ награду за это Остерманъ, уже въ правленіе Анны Леопольдовны, выхлопоталъ Неплюеву ленту Александра Невскаго и великолъпныя помъстья въ Малороссіи. приносившія болѣе тридцати тысячъ дохода.

Въ то же время, въ декабрѣ 1740 г. Неплюевъ былъ назначенъ главнымъ командиромъ Малороссіи. Годъ спустя, обстоятельства круто измѣнились. «Брауншвейгское семейство» и Остерманъ были посажены

въ казематы. Главный командиръ Малороссіи былъ отръшенъ должности, арестованъ, лишенъ орденовъ, жалованныхъ ему земель и отвезень вы кандалахъ въ Петербургъ, гдъ былъ заключенъ въ кръпости. Но Неплюевъ былъ такъ хитеръ и остороженъ, что въ предшествовавшія царствованія ни разу не позволиль себ'в ничего, что бы могло навлечь на него немилость цесаревны Елизаветы Петровны. Послъ нъсколькихъ недъль заключенія онъ быль освобожденъ и призванъ во дворецъ. Императрица пожаловала ему опять собственноручно Александра Невскаго. Неплюевъ, который умъль также, какъ и покровитель его Остерманъ, плакать по желанію, бросился на колъни и рыдалъ отъ «счастья видъть на престолъ дочь своего благодътеля, на престоль, принадлежавшемъ ей по праву», прибавиль онь, забывая въ эту счастливую минуту свое низкопоклонничество во время двухъ предшествовавшихъ царствованій. Но слезы эти были пролиты напрасно. Малороссійскія земли не были ему возвращены и вм'єсто назначенія сенаторомъ, котораго онъ добивался, Неплюевъ быль назначенъ оренбургскимъ губернаторомъј: это была ссылка въ въжливой формъ. Только въ 1760 г., послъ долгихъ происковъ и стараній, Неплюевъ быль назначенъ сенаторомъ и конференцъ-министромъ. Екатерина II оказывала ему большое довъріе. У взжая въ Москву на коронацію, она довърила ему управленіе столицей и поручила ему столичныя войска, что было дъломъ большой отвътственности, виду шаткаго положенія Екатерины въ первые годы ея царствованія. Два года спустя, Неплюевъ ослъпъ и долженъ былъ оставить службу. При отставкъ онъ былъ пожалованъ огромными помъстьями Малороссіи и двадцатью тысячами рублями для уплаты долговъ. Онъ умеръ восьмидесятилътнимъ старикомъ въ 1773 году.





Графъ Қириллъ Петровичъ Разумовскій.

Порт. работы Богтани 1766 г. Таврическій дворецъ.

Монау видинотечный об мемент Московской обл. библиотеки



## ГЛАВА VIII.

## Процессъ и казнь Волынскаго.

По окончаніи конгресса въ Немировѣ уполномоченные верпулись въ Петербургъ и Волынскій былъ назначенъ кабинетъ министромъ, къ большому неудовольствію Остермана. Вице-канцлеръ, съ обычнымъ своимъ почтительно-преданнымъ видомъ, съ лицомъ, подернутымъ легкой грустью, позволилъ себѣ высказать герцогу свое неодобреніе.

Герцогъ, считавшій новаго министра человѣкомъ, всецѣло ему преданнымъ, отвѣтилъ Остерману: «Любезный графъі, Волынскій обязанъ мнѣ тѣмъ, что не былъ повѣшенъ, когда дворъ еще находился въ Москвѣ. Я отлично знаю все, что о немъ можно сказать. Я знаю его недостатки и его пороки. Но что же дѣлать? Всѣ русскіе таковы. Попробуйте найти изъ нихъ человѣка честнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ такого же способнаго, какъ Волынскій. Выбора нѣтъ. Надо брать тѣхъ, кто есть».

Такъ говорилъ и искренно думалъ человѣкъ, не знавшій самъ твердо, что такое честь, всю жизнь не считавшійся съ совѣстью и всѣмъ обязанный Россіи.

Чѣмъ выше Волынскій подымался въ чинахъ, чѣмъ больше имѣлъ вліянія на дѣла, тѣмъ опаснѣе становилось его положеніе. Изъ трехъ)

Апна Іоанновна.

товарищей его кабинетъ-министровъ, одинъ-фельдмаршалъ Минихъ, находился въ дъйствующей армін; другой, князь Алексъй Михайловичь Черкасскій 1), челов'якь недалекій и робкій, почти трусливый, былъ совершенно ничтоженъ и, въ сущности, ничтожеству своему и быль обязань своимы возвышеніемь въ чинахь. Третій, самый подвижной и дъятельный изъ кабинетъ-министровъ, несмотря на свою манеру никогда ничего не знать и на частые приступы подагры, былъ Остерманъ. Отъ него Волынскому трудно было ожидать поддержки. За три года, протекшіе со смерти Карла Левенвольде, при постоянномъ отсутствіи Миниха, ничтожествъ Черкасскаго и бользненномъ состояніи Ягужинскаго, пробывшаго кабинеть министромъ около года, — Остерману удалось стать полнымъ хозяиномъ въ дълахъ кабинета 2). Ему приходилось считаться только съ Бирономъ, съ которымъ вице-канцлеръ отлично умълъ ладить. Въ лицъ Волынскаго Остерманъ не могъ не видъть честолюбиваго и лично его ненавидъвшаго соперника, стремившагося достигнуть власти при помощи игры на широко охватившемъ тогда слои русскаго общества, національномъ чувствъ, оскорбленномъ нъмцами. Борьба началась тотчасъ и, очевидно, была неравна. Живой, несдержанный и неосторожный, Волынскій, не знавшій чувства м'яры, не могъ бороться съ вице-канцлеромъ, всегда спокойнымъ, осторожнымъ, взвъшивавшимъ каждое слово и никогда не выходившемъ изъ себя. Остерманъ отлично умълъ въ споръ, оставаясь безукоризненно любезнымъ, довести Волынскаго до бъщенства и заставить его наговорить и сдълать много лишняго. Волынскій, во что бы то ни стало стремившійся пріобрѣсти вліяніе на дѣла, то прислуживался къ русскимъ, разыгрывая врага нѣмцевъ, то впадалъ въ надменность и ръзкость, ему свойственную. Онъ выказывалъ много симпатіи принцессѣ Аннѣ Леопольдовнѣ, надъясь въ ея царствованіе, или ея правленіе, захватить власть въ свои руки. Остерманъ, спокойно и не колеблясь, старался вліять на Бирона и при посредствъ послъдняго вліяль на императрицу, которая по-прежнему была во власти своего фаворита.

<sup>1)</sup> По отвыву историка IIIербатова, «человъкъ молчаливый, тихій, коего разумъ никогда въ великихъ чинахъ не блисталъ, повсюду являлъ осторожность».

<sup>2)</sup> Средоточіемъ тогдашняго высшаго государственнаго управленія былъ кабинеть министровь, учрежденный въ 1731 году по мысли и плану Остермана «для лучшаго и порядочныйшаго отправленія всыхъ государственныхъ дыль, подлежащихъ разсмотрыню императрицы». Но кабинеть, семь лыть спустя, не оправдаль тыхъ радужныхъ надеждъ, которыя возлагались на него при учрежденіи; онъ не достигаль ни «государственной польвы», «ни польвы вырноподданныхъ», какъ надыядась императрица въ 1731 году.

Анна Іоанновна благоволила къ Волынскому, она цѣнила его способности и говорила, что лучшаго докладчика не сыскать ¹).

Когда Волынскаго назначили кабинетъ министромъ, съ пимъ произошелъ случай, очень хорошо его характеризующій. Секретарь кабинета, Яковлевъ, поднесъ Волынскому къ подписи формулу обычной присяги, въ которой говорилось, что нарушеніе ея влечетъ за собой казнь.

Волынскій пришель въ ярость и воскликнуль: «Какъ? Государыня жалуетъ меня званіемъ кабинетъ министра, а ты — топоромъ!» Онъ сталъ преслѣдовать Яковлева и успокоился только, когда добился его ссылки въ Выборгъ.

Между претендентами на постъ кабинетъ-министра былъ адмиралъ графъ Головинъ, бывшій старше Волынскаго чинами. Головинъ неодобрительно отозвался о Волынскомъ. Волынскій донесъ императриць о взяточничествъ Головина въ адмиралтействъ-коллегіи, которой тотъ былъ президентомъ, и получилъ распоряженіе государыни назначить немедленное слъдствіе; злоупотребленія Головина были раскрыты, но онъ не потерялся, подкупилъ Бирона крупной суммой и сохранилъ свой постъ. Слъдствіе было вельно прекратить, но Головинъ сталъ смертельнымъ врагомъ Волынскаго.

Ненависть между Волынскимъ и Остерманомъ разгоралась все больше Волынскій говорилъ друзьямъ: «Что мнѣ дѣлать? Товарищи мои никуда не годятся: одинъ молчитъ всегда (Черкасскій), другой только и дѣлаетъ, что обманываетъ».

Получивъ отъ государыни приказаніе составить записку о необходимыхъ реформахъ, онъ возился надъ составленіемъ обширнаго проекта <sup>2</sup>). Часто онъ собиралъ у себя по вечерамъ друзей и читалъ имъ отрывки своей работы. Разговаривали непринужденно, касаясь текущихъ событій. Въ составляемой имъ работъ Волынскій громилъ взяточничество (у людей бываетъ коротка память) и злоупотребленія властью. Собирались обыкновенно попозже, часовъ въ восемь, ужинали и засиживались за чтеніемъ и разговаривали до одиннадцати. Эти пріятельскія собранія были впослъдствіи названы «ночными сборищами заговорщиковъ». Волынскій часто позволяль себъ нэлишнія

10\*

<sup>1)</sup> Онъ (Волынскій) все больше и больше дѣла забиралъ себѣ въ кабинеть,— наконецъ, явился единственнымъ докладчикомъ у императрицы по кабинетнымъ дѣламъ. Императрица была имъ очень довольна, а въ петербургскомъ обществъ онъ слылъ «лучшимъ въ кабинеть монаршемъ дѣльцомъ». Проф. Д. Корсаковъ. «Арт. Петръ Волынскій». Стр. 223.

<sup>2) «</sup>Генеральное разсуждение о поправлении внутреннихъ государственныхъ дълъ».

откровенности. Однажды, когда рѣчь зашла о комментаріяхъ ІОста Липсія о Тацитѣ и характерѣ Мессалины, онъ замѣтилъ, что «не время де теперь разсуждать объ этой книгѣ», и въ другой разъ, говоря о различіи положенія русскаго шляхетства и шляхетства польскаго, онъ сказалъ: «Воты какъ польскіе сенаторы живутъ, ни на что не смотрятъ и все имъ даромъ; польскому шляхтичу не смѣетъ и самъкороль ничего сдѣлать, а у насъ всего бойся».

Нужно было все же много злобной жестокости и подозрительности, чтобы признать эти разговоры «конспираціей». Другое, бол'ве тяжелое обвиненіе, возводимое на него (фактъ остался недоказаннымъ), было обвиненіе въ авторств'в подметнаго письма, полученнаго новымъ кабинетъ-секретаремъ и содержавшее тяжелыя обвиненія противъ Остермана. Было объявлено щедрое вознагражденіе тому, кто признается, что написалъ это письмо. Само собой разум'вется, авторъне отозвался. Впосл'вдствіи, во время процесса, въ составленіи письма были обвинены Вольніскій и Эйхлеръ.

Лѣтомъ 1739 года трое служащихъ въ придворномъ конюшенномъ вѣдомствѣ, нѣкто Людвигъ и двое Кишкель, отецъ и сынъ, отставленные Волынскимъ, написали доносъ на имя государыни на оберъ-егермейстера, обвиняя его въ злоупотребленіяхъ. Императрица потребовала у Волынскаго объясненій. Оберъ-егермейстеръ въ длинномъ оправдательномъ письмѣ изложилъ императрицѣ свое горестное положеніе, положеніе человѣка, услугъ котораго не цѣнятъ, говорилъ о своихъ денежныхъ нуждахъ, о всеобщей къ нему ненависти и распространялся о томъ, что безсовѣстные льстецы и люди ни на что негодные пользуются довѣріемъ. Въ припискѣ къ этому письму онъ развелъ длинныя разсужденія о коварствѣ придворныхъ льстецовъ и клеветниковъ, не рѣшающихся обвинять открыто и предпочитающихъ втихомолку нашептывать, говорящихъ намеками и умѣющихъ придавать своему лицу любое выраженіе, стремящихся навлечь немилость государыни на вѣрныхъ ея подданныхъ.

Пославъ императрицѣ это злосчастное письмо, рѣшившее его участь, Волынскій ознакомилъ съ нимъ и постороннихъ лицъ: Черкасскаго, который замѣтилъ: «Остро очень писано: если попадется то письмо въ руки Остермановы, то онъ тотчасъ узнаетъ, что про него писано». Волынскій велѣлъ перевести письмо на нѣмецкій языкъ (переводилъ академикъ Ададуровъ) и представилъ переводъ Бирону; послѣдняго такое письмо могло, разумѣется, только раздражитъ. Сообщено письмо было также Шенберу, Лестоку и др. Всѣ говорили: «Это письмо самый портретъ графа Остермана».

Протекло нѣсколько мѣсяцевъ безъ всякихъ событій; положеніе оберъ-егермейстера, повидимому, оставалось прочнымъ. Онъ принималъ горячее участіе въ дѣлѣ Долгоруковыхъ, не подозрѣвая, что черезъ восемь мѣсяцевъ и самъ пойдетъ на плаху.

Остерманъ, Куракинъ 1), Головинъ усиленно работали надъ тѣмъ, чтобы окончательно возстановить Бирона противъ Волынскаго. Къ нимъ присоединился и всемогущій начальникъ Тайной канцеляріи Ушаковъ, оскорбленный надменностью новаго кабинетъ-министра. Остерманъ, сильно интриговавшій противъ плана женитьбы Петра Бирона на Аннѣ Леопольдовнѣ, теперь сваливалъ все на Волынскаго и увѣрялъ, что это онъ устроилъ бракъ принцессы съ принцемъ Антономъ Ульрихомъ; говорилъ, что Волынскій втирается въ милость принцессы и при посредствѣ ея камерфрау, Варвары Дмитріевой, даетъ ей совѣты и возстанавливаетъ ее противъ герцога и его семьи. Узналось также о письмѣ Волынскаго къ Григорію Урусову, въ которомъ онъ писалъ, что время настало ужасное, при дворѣ жить становится все опаснѣе: Биронъ дѣлается все раздражительнѣе и что угодить ему иѣтъ возможности, такъ сталъ подозрителенъ и во всемъ поступаетъ по совѣту Остерманову.

Во время турецкой войны русскія войска проходили много разъ черезъ области Рѣчи Посполитой, и Польша предъявила требованіе о вознагражденіи полякамъ, потерпѣвшимъ во время прохода русскихъ войскъ. Кабинетъ признавалъ въ принципѣ необходимостъ вознагражденія, но не соглашался на слишкомъ крупную сумму, назначенную Польшею. Биронъ, какъ герцогъ, Курляндскій, вассалъ Польши, имѣлъ сильныя побужденія заискивать расположеніе Августа ІІІ и магнатовъ, особенно въ виду пошатнувшагося здоровья императрицы, и потому желалъ дать полякамъ полное удовлетвореніе.

Волынскій настаиваль на противномь; Остермань, со свойственнымь ему умізньемь, подлиль масла въ огонь, сказавь нівсколько задівающихь словь своимъ ровнымь, сладкимь голосомь и съ самымь ласковымь и любезнымь выраженіемь лица.

Вспыльчивый Волынскій вышель изъ себя и заявиль, что, не будучи ни владъльцемъ въ Польшъ, ни вассаломъ ея, не имъетъ побужденій угождать изстари враждебному Россіи народу.

<sup>1)</sup> Куракинъ, игравщій роль добровольнаго шута при Биронь, умълъ превосходно подражать манерамъ Волынскаго и говорилъ, что ему достаточно взглянуть на выраженіе лица оберъ-егермейстера, чтобы знать, что тоть собирается дълать: лгать, негодовать и выходить изъ себя или планировать какое-нибудь обычное ему мошенничество.

Эти роковыя слова, задъвавшія самое больное мъсто Бирона, были каплей, переполнившей чашу.

Оскорбленный Биронъ, не желая показывать своего оскорбленія, воспользовался другимъ поступкомъ Волынскаго, который былъ настолько обыченъ въ ту пору, что о немъ въ теченіе шести недъльне поднималось вопроса.

Во время «курьезной» свадьбы несчастнаго Голицына, въ февралъ 1740 г., Волынскій выхлопоталъ себъ предсъдательство въ «машкарадной комиссіи», желая этимъ угодить императрицъ. Понадобились подобающія случаю вирши. Волынскій послалъ за придворнымъ піитомъ Тредьяковскимъ и велълъ привести его на такъ называемый «слоновый дворъ» (помъщеніе для слона, подареннаго императрицъ персидскимъ шахомъ), гдъ онъ сосредоточилъ всъ хлопоты и приготовленія къ «потъшной» свадьбъ.

Надобно замѣтить, что онъ не терпѣлъ Тредьяковскаго за то, что онъ пользовался милостью Куракина и Головина  $^1$ ).

Посланный за пінтомъ кадетъ Криницынъ поссорился съ нимъдорогой и, вернувшись, пожаловался Волынскому. Тотъ приказалъ Криницыну надавать Тредьяковскому пощечинъ, вручилъ несчастному пінту тему для виршей и приказалъ, чтобы черезъ день, ко дню торжества, 6-го февраля, онъ были готовы <sup>2</sup>).

Тредьяковскій на другой день отправился съ жалобой къ Бирону; въ своей челобитной онъ писалъ, что «припадаетъ къ стопамъего высокогерцогской свътлости». Припасть къ стопамъ ему не удалось, такъ какъ въ пріемной его увидълъ Волынскій, подошелъ кънему и спросилъ: «Ты чего здѣсь?» Испуганный піитъ не могъ вымолвить слова. Оберъ-егермейстеръ, не стѣсняясь присутствующихъ, далъ ему пощечину и, схвативъ за воротъ, вытолкалъ изъ пріемной. Затѣмъ онъ далъ распоряженіе арестовать его и увезти. Въ тотъ же день, въ присутствіи Волынскаго, Тредьяковскаго раздѣли, раздожили дали ему семьдесятъ палочныхъ ударовъ. Кончивъ наказаніе, Волынскій спросилъ: «Что ты дѣлаль въ пріемной у герцога?» Тредьяковскій не могъ говорить. Его опять положили и дали еще тридцать

<sup>1)</sup> Такъ отмстилъ Волынскій въ лицѣ Тредьяковскаго своимъ врагамъ. Онъбилъ піита, какъ «конфидента» Куракина изъ мести, со злобы оскорбленный пасквильными на него стихами. Волынскій мстилъ за обиду, поступая ввѣрскимъ образомъ, по нашимъ понятіямъ, и совершенно естественно по понятіямъ дикагорусскаго общества первой половины XVIII в. Д. Корсаковъ. Івід, стр. 231.

<sup>2)</sup> Тредьяковскій, придя домой со слоноваго двора, въ тоть же самый вечерь-«уже не въ состояніи ума, исполниль оныя вирши». Ibid., стр. 230.

палокъ. Затъмъ его заперли и приказали учить стихотвореніе, которое онъ долженъ быль читать на праздникъ. На следующий день, въ среду, 6-го февраля, послѣ полудня, Тредьяковскій въ маскѣ и костюмированный, подъ конвоемъ двухъ солдатъ, былъ отправленъ въ бироновскій манежъ, гдъ давался пиръ. Посль того, какъ піитъ дрожащимъ голосомъ сказалъ комическіе стихи, такъ мало подходившіе къ его настроенію, его опять увезли и посадили подъ арестъ! Въ четвергъ, въ десять часовъ утра, Волынскій велѣлъ его привести къ себъ и сказалъ, что раньше, чъмъ дастъ ему свободу, долженъ дать ему еще нъсколько палокъ. Тредьяковскій въ слезахъ, на кольняхъ, просилъ его помиловать. Волынскій остался глухъ, —несчастному дали еще десять ударовъ и, наконецъ, отпустили. Тредьяковскій подалъ; жалобу въ Академію Наукъ, гдъ онъ былъ секретаремъ. Лъкарь Академін засвид'втельствоваль, что у пінта вся спина въ ссадинахъ и синякахъ. Дъло было такое обыденное при нравахъ того времени, что на него никто не обратилъ серьезнаго вниманія. Вольшскій смѣялся и говорилъ объ академикахъ Куракинъ и Головинъ, покровительствовавшихъ Тредьяковскому: «Пусть на меня сердятся, а я натъшился и свое взялъ».

Волынскій не чувствоваль надвигавшейся на него грозы. Овдовіть за нісколько літь передъ тімь, онь теперь добивался руки двадцатильтней графини Маріи Ивановны Головкиной (ему быль уже пятьдесять одинь годъ), внучки по отцу канцлера Головкина, а по матери извістнаго князя Матвітя Гагарина. У нея были сильныя связи при дворіт, и Волынскій очень надітялся этимь бракомъ упрочить свое положеніе. Ему не было отказано, но его просили подождать и дать возможность обдумать вопросъ.

Тотчасъ послѣ засѣданія кабинетъ-министровъ, въ которомъ Волынскій сказалъ, что «онъ не вассалъ Польши», Биронъ объявилъ императрицѣ, что ей придется выбрать: «Или я, или онъ», сказалъ герцогъ. На другой день онъ представилъ императрицѣ записку, гдѣ выставлялъ на видъ, что его вмѣшательство въ русскія дѣла было всегда чуждо пристрастныхъ и личныхъ цѣлей, что онъ вмѣшивался въ дѣла единственно для того, чтобы охранять интересы императрицы, ея спокойствіе и здравіе. Что онъ никогда никому не выказывалъ своего неудовольствія и никогда ни на кого не приносилъ жалобъ, что онъ сумѣлъ заслужить всеобщую любовь и носитъ въ сердцѣ и совѣсти увѣренность, что никому не далъ законнаго повода стать къ нему во враждебное отношеніе. Далѣе онъ говорилъ о письмѣ Волынскаго и о совѣтахъ, данныхъ въ этомъ письмѣ: «Такія наставленія»,

писалъ онъ, «годны только для малольтнихъ государей, а не для такой великой, умной и мудрой императрицы, которой великія качества и добродьтели весь свътъ съ крайнъйшимъ удивленіемъ превозноситъ». Затъмъ онъ жаловался на избіеніе Тредьяковскаго въ его, владътельнаго герцога курляндскаго, покояхъ, объ оскорбленіи, нанесенномъ имъ этимъ поступкомъ Волынскаго, и напоминалъ императрицъ, что честь герцогской короны подобаетъ охранять особенно и потому, что покойный супругъ Е. И. В. носилъ ее. Онъ прибавлялъ, что если Волынскій другихъ старается привести въд подозрѣніе передъ императрицей, то справедливость требуетъ, чтобы собственныя его дъянія были разсмотрѣны и изслъдованы 1).

Въ то же время Остерманъ, которому императрица передала письмо Волынскаго съ распоряженіемъ представить на него замѣчанія, написалъ государынѣ письмо, въ которомъ говорилъ, что ненависть къ нему оберъ-егермейстера ему непонятна; что если они расходились часто во мнѣніяхъ, то это потому, что каждому человѣку дано заблуждаться въ своихъ сужденіяхъ; что онъ, вице-канцлеръ, не питаетъ ни къ кому ненависти и неспособенъ къ вѣроломству; по разъ оберъ-егермейстеръ заявляетъ, что ему извѣстны лица, способныя на описанное имъ низкое поведеніе, то слѣдовало бы не указывать на нихъ намеками, а назвать имена и привести доказательства своимъ обвиненіямъ 2).

<sup>1)</sup> Только 19-го апръля императрица слушала эту челобитную Бирона, ту самую, которую всъ біографы Волынскаго считаютъ причиной гибели Артемія Петровича.

<sup>2) «</sup>Ваше Императорское Величество», писалъ Остерманъ въ заключение своего письма, «изволите всемилостивъйше сами разсудить, что какъ Богъ мнъ, такъ и ему (Волынскому), все знать не даль, что онь равно такой же человькь, какь и я, и что потому невозможно, чтобы во мнаніяхи своихи всегда могли согласны быть; а ежели въ такомъ случав мое мнвніе такимъ образомъ толковано быть имфетъ, какъ въ томъ письме его показано, то подлинно какъ самое то-жъ письмо гласить, куражь и охота отняты быть могуть. Я, яко человъкь, во мньніяхь своихъ отъ недознанія ощибаться могу, но чтобы я по какимъ страстямъ, по какой влобь, по ненависти или по какой мерзкой корысти въ интересахъ Вашего Имп. Величества черезъ тридцать восемь латнюю мою, малую однакожъ, ревностную службу погръщиль, вы томы совъсть меня не обличаеть, и Богь на Страшномъ Своемъ Судь отвыту въ томъ на мны взыскивать не будеть; и ежели я черезь все то время къ какимъ, хотя малымъ или великимъ взяткамъ коснулся, то я въ томъ долженъ передъ честнымъ свътомъ отвътъ дать. Отъ сердца моего желаю, чтобъ и податель сего письма въ таковыхъ же непорочныхъ обстоятельствахъ находился. Въ ныньшней моей старости, бъдномъ и бользненномъ состояніи здоровья моего, и потому натурально по человъчеству при приближающемся концъ жизни моей одиное мое только желаніе есть, чтобъ я могь у Вашего Имп. Величества не въ



Анна Іоанновна долго колебалась. Утромъ въ пятницу, 4 апръля 1740 года, Биронъ на колъняхъ умолялъ ее ръшиться. Она плакала и не соглашалась. Тогда онъ повторилъ ей: «Или я, или онъ в сталъ и объявилъ, что уъдетъ немедленно въ Курляндію. Анна Іоанновна ръшилась. Въ тотъ же день Ушаковъ объявилъ оберъ-егермейстеру запрещеніе являться ко двору.

Волынскій, высокомърный и заносчивый во дни своего успъха, растерялся совершенно, бросился къ Бирону, но не былъ принятъ, бросился къ Миниху, ненависть котораго къ Остерману была ему извъстна; тамъ его тоже не приняли 1). Пасхальная недъля прошла для оберъ-егермейстера въ мрачномъ и тяжеломъ ожиданіи. Немногіе друзья, которые еще не отвернулись, сами были въ большомъ страхъ. Волынскій говорилъ одному изъ своихъ «конфидентовъ», Жану дела-Суда: «Богъ караетъ меня за старые гръхи».

Многочисленные враги Волынскаго волновались и дѣлали все, чтобы его погубить. Куракинъ, пользовавшійся, какъ всѣ шуты, привилегіей говорить то, что не разрѣшалось говорить другимъ, сталъвосхвалять дѣянія государыни и говорить, что она достойная наслѣдница Петра Великаго, такъ какъ она приводитъ въ исполненія его предначертанія. Только одно ею забыто. «Что же такое?» спросила императрица. «Петръ І», отвѣчалъ Куракинъ, «нашелъ Волынскаго на такой дурной дорогѣ, что накинулъ ему на шею веревку; такъ какъ Волынскій не исправидся, то если ваше величество не затянете узелъ, намѣреніе императора не исполнится». Присутствовавшіе хохотали, Биронъ особенно; Анна Іоанновна заразилась ихъ веселюстью и смѣялась тоже... Участь Волынскаго была рѣшена...

Императрицу увъдомили, что въ 1737 году дворецкій оберъ-егермейстера, Василій Кубанецъ, получилъ изъ придворной конюшенной конторы пятьсотъ рублей. Секретарь конторы Муромцевъ на допросъзаявилъ, что выдалъ эти деньги по распоряженію оберъ-егермейстера. Въ тотъ же день, въ субботу на пасхальной недълъ, 12-го апръля, генералъ Ушаковъ пріъхалъ къ Волынскому въ сопровожденіи подпоручика гвардіи Коковинскаго и взвода солдатъ. Волынскому былъ

подозрвній быть и въ верныхъ и безпорочныхъ рабахъ умереть и въ томъ передъВогомъ яко нелицемернымъ судією стать».

<sup>1)</sup> Д. Корсаковъ сообщаеть слѣдующее: «Волынскій немедленно ѣдеть къ Бирону, но его не принимають. Съ горя онъ спѣшить даже къ давнему своему врагу—Миниху. Фельдмаршаль удивленъ его посѣщеніемъ, но обѣщается замольить за него словечко, а Остерманъ съ К<sup>0</sup> нашептываетъ Бирону: «Волынскій сталъмскать въ Минихѣ противъ вашей свѣтлости!»

объявленъ строжайшій арестъ. Сынъ его, двѣ дочери и племянница были также арестованы и заключены въ своихъ комнатахъ. Окна были заколочены. Волынскій былъ запертъ въ своемъ кабинетѣ, у дверей котораго былъ поставленъ караулъ. Ни подъ какимъ предлогомъ ему не разрѣшалось выйти изъ комнаты. Онъ просилъ допускать ежедневно священника, доктора и тѣхъ бѣдныхъ, которые обращались за его помощью. Допустили лишь доктора, португальца Санчесъ, и то только въ присутствіи Коковинскаго.

На слъдующій день назначена была слъдственная комиссія изъ девяти членовъ; ни одинъ нъмецъ не вошелъ въ нее: дълу хотъли придать видъ полнаго безпристрастія и справедливости. Назначены были: генералъ-поручики — Никита Трубецкой, Михаилъ Хрущевъ и князь Василій Репнинъ; генералъ-аншефы — Ушаковъ, Чернышевъ, Румянцевъ; тайные совътники — Неплюевъ и Новосильцевъ и генералъмайоръ Шиповъ. За исключеніемъ Репнина, о которомъ я говорилъ въ предыдущей главъ, всъ они были прислуживавшіе къ Бирону придворные, готовые на всъ жестокости и низости.

Слѣдственная комиссія начала свои засѣданія во вторникъ, 15-го апрѣля, и въ тотъ же день велѣла арестовать секретаря Волынскаго, оберъ-егермейстера Василія Гладкова, его адъютанта Ивана Родіонова и дворецкаго Василія Кубанца; на слѣдующій день, по ея распоряженію, были арестованы «конфиденты» Артемія Петровича, Еропкинъ, Хрущовъ, и 20-го апрѣля ассесоръ придворной конторы Смирновъ. Былъ посланъ также приказъ въ Нижній-Новгородъ арестовать вице-губернатора Ивана Волынскаго, двоюроднаго брата Артемія, и привезти его въ Петербургъ.

Комиссія засѣдала съ семи часовъ утра до двухъ, съ получасовымъ перерывомъ, во время котораго члены комиссіи завтракали. Подсудимому умышленно не давали ѣсть всѣ семь часовъ, чтобы ослабить его силы. Засѣданія происходили въ Итальянскомъ дворцѣ, построенномъ Петромъ I на Фонтанкѣ (пынѣ Екатерипинскій институтъ; назывался дворецъ итальянскимъ, т. к. былъ построенъ въ итальянскомъ стилѣ и такъ же отдѣланъ внутри).

Волынскій палъ духомъ совершенно; онъ такъ боялся, что готовъ былъ ежеминутно падать на колѣни передъ членами комиссіи. Со всѣхъ сторонъ обнаруживались доказательства взяточничества подсудимаго; этотъ родъ преступленія былъ такъ распространенъ, что не могъ служить причиной для обвиненія. Биронъ хотѣлъ добыть доказательства (а если бы не удалось, то выдумать ихъ) тяжелѣйшему изъ преступленій — оскорбленію величества. Съ этой цѣлью присту-

пили къ допросу Кубанца. Это былъ кубанскій татаринъ, захваченный въ плѣнъ въ рашисмъ дѣтствѣ, привезенный въ Астрахань и тамъ крещенный, онъ попалъ въ услуженіе къ мѣстному купцу Клементьеву и отъ него поступилъ писцомъ въ канцелярію губернатора.

Волынскій въ бытность свою губернаторомъ замѣтилъ умнаго и ловкаго Кубанца. Онъ взялъ его къ себѣ, назначилъ дворецкимъ и сдѣлалъ его своимъ довѣреннымъ и правой рукой во всѣхъ своихъ темныхъ дѣлахъ.

Волынскій сознался на допросѣ, что въ письмѣ къ государынѣ намекалъ на оберъ-шталмейстера Куракина, адмирала Головина и особенно на графа Остермана; о послѣднемъ онъ сказалъ при всемъ собраніи: «Остерманъ никому безъ закрытія ничего не объ'явитъ и женѣ своей безъ закрытія не скажетъ». Неплюевъ остановилъ его, сказавъ: «О такихъ дѣлахъ', въ каковыхъ графъ Остерманъ обращается къ женѣ и видѣть непристойно, и самъ о томъ можешь разсудить». Волынскій призналъ себя виновнымъ въ своемъ жестокомъ обращеніи съ Тредьяковскимъ и добавилъ, что уповаетъ на милость государыни и герцога курляндскаго.

Обвиняли также оберъ-егермейстера въ желанін повредить Бирону во мнѣніи императрицы при посредствѣ киягини Щербатовой. Эта княгиня Щербатова, урожденная Прозоровская, старшая сестра фельдмаршала, была женой князя Өедора Андреевича, брата дипломата Щербатова. Допущенная въ интимный кружокъ императрицы за свои шутовскія способности и подражательный талантъ, Щербатова постоянно смѣшила Анну Іоанновиу и была у нея въ милости. Узнавъ объ арестѣ Волынскаго, она потеряла голову отъ страха, бросилась къ Бирону и, обнимая его колѣни, молила его помиловать. Она была спасена ходатайствомъ Остермана, своего отдаленнаго свояка.

Послѣ разоблаченій Кубанца дѣло оберъ-егермейстера приняло худой оборотъ. Кубанецъ назвалъ всѣхъ лицъ, бывавшихъ по вечерамъ у Волынскаго и слушавшихъ чтеніе его «генеральнаго разсужденія». Разсказалъ о чтеніи комментарія Юста Липсія о Тацитѣ, книгѣ, получившей такое большое значеніе въ этомъ процессѣ. Находясь между обѣщаніями наградъ и угрозами пытокъ, Кубанецъ головой выдавалъ своего господина, разсказывая о всѣхъ его замѣчаніяхъ и обмолвкахъ, о томъ, какъ тотъ радовался, что Бирону не удалось же-

нить его сына на племянницѣ императрицы, о томъ, что онъ говорилъ о невозможности говорить громко о Мессалинѣ безъ того, чтобы не быть заподозрѣннымъ въ намекахъ на императрицу.

Ночью съ 24-го на 25-е апръля Волынскаго и другихъ обвиненныхъ перевезли въ адмиралтейскую тюрьму подъ конвоемъ цѣлаго отряда (въ 24 человѣка) преображенцевъ. Слѣдственная комиссія была распущена и дѣло передано въ руки Ушакова, личнаго врага Волынскаго, и Неплюева, преданнаго и всѣмъ обязаннаго Остерману. Два дня спустя, всѣ подсудимые были перевезены въ Петропавловскую крѣпость. 30-го апрѣля туда былъ привезенъ и Соймоновъ. Въ то же время Андрей Яковлевъ былъ возвращенъ изъ Выборга, возстановленъ въ своей должности кабинетъ-секретаря и ему поручено разсмотрѣть бумаги и письма Волынскаго, взятыя при арестѣ.

Каждый день возникали новыя обвиненія, одни нелъпъе гихъ; обвиняли оберъ-егермейстера въ оскорбленіи величества, тому что онъ назвалъ Іоанна Грознаго тираномъ; обвиняли его въ стремленін захватить россійскій престоль, основываясь на томъ, чтона генеологическомъ деревъ, найденномъ у него, были нарисованы въ княжескихъ коронахъ его предокъ Дмитрій Михайловичъ Волынскій, съ женой, княгиней Анной, сестрой Дмитрія Донского. 22-го мая Вольшскаго начали пытать; въ тотъ же день въ кръпость былъ посаженъ Эйхлеръ, и де-ла-Суда—пять дней спустя. Пытали ежедневно. Пытки были ужасны: съ перваго дня Волынскій потерялъ способность владъть правой рукой и не могъ подписывать показанія и признанія, которыя даваль подъ пыткой. 30-го мая Ушаковъ и Неплюевъ отправились къ Платону Мусинъ-Пушкину, который былъ нездоровъ. Было приказано его допросить. Графъ Платонъ Ивановичъ объявилъ, что Мусинъ-Пушкины не «доводчики». Слова его были переданы Бирону и на слѣдующій день его заточили въ крѣпость, жена его и дъти были арестованы дома.

Кубанецъ, наученный врагами Волынскаго, далъ новое показаніе: его господинъ будто бы часто справлялся въ календарѣ о возрастѣ молодого голштинскаго принца. Былъ отданъ приказъ удвоить пытки.

19-го іюня былъ назначенъ судъ изъ всѣхъ сенаторовъ и пятнадцати лицъ, выбранныхъ лично государыней (т.-е. Бирономъ и Остерманомъ). Девять сенаторовъ засѣдали въ этомъ кровавомъ судѣ: Чернышевъ, Ушаковъ, Новосильцевъ, Нарышкинъ, Хрущовъ, Бахметевъ, Румянцевъ, Философовъ и Шиповъ.

Пятнадцать лицъ, назначенныя императрицей, были: фельдмаршалъ Трубецкой, князь Алексъй Черкасскій (по своей первой женъ онъ

былъ зять Волынскаго, а графиня Мусинъ-Пушкина была ему родная племянница), генералъ-прокуроръ Никита Трубецкой; тайные совътники: Өедоръ Наумовъ и Иванъ Неплюевъ, генералъ-поручикъ Степанъ Игнатьевъ, генералъ-майоръ Петръ Измайловъ, контръ-адмиралъ Захаръ Мишуковъ, оберъ-штеръ кригсъ-комиссаръ Микулинъ; майоры отъ гвардіи: Стрѣшневъ, зять Остермана, Петръ Черкасскій, недавній другъ Волынскаго и Дмитрій Ченцовъ; вице-президентъ юстицъ-коллегіи князь Иванъ Трубецкой, Петръ Квашнинъ-Самаринъ, совѣтникъ юстицъ-коллегіи и бригадиръ Иванъ Унковскій, полицмейстеръ Петербурга.

Биронъ, Остерманъ и вся нѣмецкая партія распространяли слухи объ обширномъ заговорѣ, душой котораго будто бы былъ Волынскій. Въ Петербургѣ царили общіе страхъ и ужасъ; при встрѣчахъ, даже въ гостиныхъ, никто не смѣлъ заикнуться о судебномъ дѣлѣ, бывшемъ у всѣхъ на умѣ.

Въ пятницу, 20-го іюня, состоялось единственное засъданіе суда. Секретаремъ суда былъ родственникъ одного изъ обвиненныхъ Хрущовъ, ассесоръ Тайной канцеляріи. Генералъ-прокуроръ, Никита Трубецкой, произнесъ ужасный приговоръ: де-ла-Суда обезглавить, Эйхлера бить кнутомъ, Мусинъ-Пушкина, Соймонова, Еропкина, Хрущова — четвертовать, Волынскому отръзать языкъ и живымъ посадить на колъ, дътей Волынскаго сослать на въчную каторгу въ Сибирь и конфисковать всъ имущества обвиненныхъ и ихъ родственниковъ. Приговоръ былъ вынесенъ единогласно. Внукъ Александра Нарышкина разсказывалъ моему дѣду полвѣка спустя, что, выходя изъ суда, его дъдъ, успъвъ състь въ экипажъ, потерялъ сознаніе; его привезли домой и не могли привести въ чувство; ночью онъ бредилъ и кричалъ, что онъ извергъ, что онъ приговорилъ невинныхъ, приговорилъ своего брата... Нарышкинъ былъ зять Волынскаго. Послъ восшествія императрицы Елизаветы спросили однажды Шипова, не было ли ему слишкомъ тяжело, когда онъ подписывалъ приговоръ 20-го іюня... 1740 г. «Разумъется, было тяжело», отвътилъ онъ: «мы отлично знали, что они всѣ невинны, но что подѣлаешь? Лучше подписать, чѣмъ самому быть посаженнымъ на колъ или четвертованнымъ...»

Биронъ, чтобы скомпрометировать большее число высокопоставленныхъ лицъ, сообщилъ этотъ приговоръ четыремъ находившимся въ петергофскомъ дворцѣ придворнымъ и спросилъ ихъ мнѣнія. Это были Куракинъ, гофмейстеръ Шепелевъ, генералъ-адъютантъ Василій Салтыковъ и дежурный камергеръ Степанъ Лопухинъ. Всѣ согласились съ приговоромъ, Куракинъ не безъ элорадства, остальные стараясь скрывать невольное содроганіе...

Анна Іоанновна ни за что не хотѣла подписывать смертнаго приговора. Два дня возобновлялись довольно бурныя сцены между нею и фаворитомъ. Несмотря на свою природную черствость, Анна плакала. Биронъ повторилъ угрозу уѣхать — она уступила. Приговоръ, подписанный Анной Іоанновиой 23 іюня, былъ мягче вынесеннаго на судѣ: Волынскому отрубить голову, предварительно отрѣзавъ языкъ и правую руку. Имущество его конфисковать.

Дочерей заточить въ монастырь, въ Сибири. Сына сослать въ Сибирь, гдѣ держать въ одиночномъ заключеніи до пятнадцати лѣтъ; пятнадцати лѣтъ сдать въ солдаты на всю жизнь.

Графу Мусину-Пушкину урѣзать языкъ и сослать въ Соловецкій монастырь, гдѣ содержать строжайше. Имущества, пріобрѣтенныя имъ самимъ и отцомъ его, конфисковать, такъ, чтобы дѣти его унаслѣдовать могли только имущество прадѣда и материнское.

Еропкина и Хрущова обезглавить; имущества конфисковать, кромъ сорока кръпостныхъ душъ, оставленныхъ дътямъ Хрущова, которыя не лишились и наслъдства матери.

Соймонова и Эйхлера бить кнутомъ на плахѣ всенародно и сослать на каторгу въ Сибирь. Имущества конфисковать, кромѣ сорока душъ, оставленныхъ каждому изъ дѣтей Соймонова, за которыми оставалось и наслѣдство матери. Она была рожденная Отяева изъ очень старой семьи.

Де-ла-Суда бить плетьми на плахъ всенародно и сослать на Камчатку

Въ тотъ же день, 23-го іюня, этотъ варварскій приговоръ былъ объявленъ подсудимымъ и казнь назначена на пятницу, 27-ое. Волынскій былъ подавленъ и грустенъ и особенно мучился за дѣтей.

Когда къ нему пришелъ священникъ кръпостного собора, котораго онъ видълъ въ первый разъ въ жизни, Волынскій испуганно вскрикнулъ и сказалъ ему, что видълъ его наканунъ во снъ...

На Сытномъ рынкъ, недалеко отъ крѣпости, былъ воздвигнутъ эшафотъ. Въ пятницу, 27-го іюня, въ 7 часовъ утра, палачи-судьи, Салтыковъ и Неплюевъ, пріѣхали въ крѣпость. Волынскаго собирались причащать. Ушаковъ и Неплюевъ прошли въ камеру Мусина - Пушкина и при себѣ велѣли урѣзать ему языкъ¹), затѣмъ вернулись къ Волынскому, которому былъ тоже отрѣзанъ языкъ! Его надо было везти на казнь, но кровь лилась изо рта ручьемъ. Ему надѣли тяжелый подбородникъ, завязали его такъ, чтобы ротъ нельзя было открыть и

<sup>1)</sup> Почему-то Мусина-Пушкина не выводили на плаху вмъстъ съ другими.

повезли. Несчастный захлебывался. Онъ былъ почти безъ сознанія. Послѣ прочтенія приговора Волынскому отрубили вывихнутую вовремя допроса правую руку и голову; Еропкину и Хрущову—головы; Соймоновъ и Эйхлеръ были биты кнутомъ; де - ла - Суда — плетьми. Около часу были выставлены всенародно трупы казненныхъ, затѣмъ ихъ уложили въ тачки и увезли въ Самсоньевскую церковь и послѣ отпѣванія похоронили въ общей могилѣ. Впослѣдствіи надъ могилой поставленъ былъ памятникъ: надъ простой гранитной плитой бѣлая урна на гранитномъ пьедесталѣ. Памятникъ существуетъ, и до сихъпоръ.

На немъ надпись:

«Во имя триехъ лицехъ Единаго Бога Здъ лежитъ Артемеї

Петровичъ Волынскої которої жизни своея имелъ 51 годъ».

На урнъ прибавлено:

«Преставился іюня 27 день 1740 года. Тутъ же погребены Андрей Федоровичъ Хрущовъ и Петръ Еропкинъ»  $^1$ ).

Въ 1065 г. Екатерина II велѣла принести себѣ дѣло Волынскаго и, прочитавъ его, начертала мудрыя слова, приложенныя впослѣдствіи къ дѣлу, которое хранится въ Государственномъ Архивѣ. Слова эти свидѣтельствуютъ о глубокомъ политическомъ умѣ и большомъ сердцѣ этой женшины.

Вотъ они: «Сыну моему и всѣмъ моимъ потомкамъ совѣтую и поставляю читать сіе Волынскаго дѣло отъ начала до конца, дабы они видѣли и себя остерегали отъ такого беззаконнаго примѣра въ пронзводствѣ дѣлъ. Императрица Апна своему кабинетному министру Артемью Волынскому приказывала сочинить проектъ о поправленіи внутреннихъ государственныхъ дѣлъ, которой онъ сочинилъ и нодалъ; осталось его полезное употребить, неполезное оставить изъ его представленія. Но, напротивъ, его злодѣи, кому его проектъ не попра-

<sup>1)</sup> Шишкинъ въ трудъ своемъ «А. П. Волынскій» («От. Зап.» 1860 г., т. 130, стр. 569) приводитъ преданіе, имъ слышанное о томъ, что Екатерина II всявдъ за словами: «жизни своея имълъ 51 годъ» велъла выръзать: «казненъ невинно». На эту именно надпись былъ поставленъ пьедесталъ съ урной.

вился, изъ этого сочиненія вытянули за волосы, такъ сказать, и взвели на Волынскаго измѣнническій умысель, будто онъ себѣ присвоивать хотълъ власть государя, что отнюдь на дълъ не доказано. Еще изъ того дела видно, сколь мало положиться можно на пыточныхъ речей, ибо до пытокъ всѣ сіи несчастные утверждали невинность Волыпскаго, а при пыткъ говорили все, что злодъи ихъ хотъли. Странно, какъ роду человъческому пришло на умъ, лучше утвердительно въ рить рѣчи въ горячкѣ бывшаго человѣка, нежели съ холодной кровью. Всякій пытанный въ горячкъ и самъ уже не знаетъ, что говоритъ. Итакъ, отдаю на разсужденіе всякому имфющему чуть разумъ, можно ли върить пыточнымъ ръчамъ и на то съ доброй совъсти полагаться. Волынскій былъ гордъ и дерзостены въ своихъ поступкахъ, однако не измѣнникъ, но, напротивъ того, добрый и усердный патріоть и ревнитель къ полезнымъ поправленіямъ своего отечества. И такъ, смертную казиь терпълъ, бывъ невиненъ. И хотя бы онъ за подлинно произносиль тъ слова въ нареканіи особъ императрицы Анны, о которыхъ въ дълъ упомянуто, то она была, бывъ государыня цъломудрая, имъла случай показать, сколь должно уничтожить подобныя малости, которыя у нея не отнимали ни на вершокъ величества и не убавили ни въ чемъ ея персональныя качества. Всякой государь имфетъ неисчислимые кроткіе способы къ удержанію въ почтеніи своихъ подданныхъ. Если бы Волынскій при мнѣ былъ, и я бы усмотръла его способность въ дълахъ государственныхъ и нъкоторое непочтеніе ко мнѣ, я бы старалась всякими для чего неогорчительными способами его привести на путь истипный; а еслибъ я увидѣла, что онъ неспособенъ къ дѣламъ, я-бъ ему сказала или дала разумъть, не огорчая же его: «Будь счастливъ и доволенъ, а мнъ ты не надобенъ». Всегда государь виноватъ, если подданные противъ него огорчены. Изволь мъриться на сей аршинъ. А есть ли изъ васъ кто, мои дражайшіе потомки, сін наставленія прочтеть въ уничтоженін, такъ ему болѣе въ свѣтѣ и особливо въ россійскомъ, щастья желать, нежели пророчествовать можно.

## Екатерина».

Нѣсколько лицъ, замѣшанныхъ въ процессѣ Волынскаго, были еще заключены. Новая комиссія была назначена для рѣшенія ихъ судьбы.

Всѣ они были, кромѣ Богдана Родіонова, оставлены въ заключеніи и впослѣдствіи освобождены правительницей.

Родіоновъ былъ битъ плетьми и сосланъ въ дальнюю деревню, откуда былъ возвращенъ правительницей.

Анна Іоанновна.

Иванъ Волынскій, двоюродный братъ Артемія Петровича, обвиненный въ томъ, что былъ «конфидентомъ» брата, былъ оставленъ въ заключеніи. Правительница его также освободила.

Черезъ три дня послѣ казни Волынскаго его дѣти были отправлены въ Сибирь.

Дочери были пострижены въ монастыряхъ: Марія—въ Еписейскъ, Анна—въ Иркутскъ.

Десятилътній сынъ Волынскаго Петръ, на котораго онъ возлагалъ столько надеждъ, отправленъ въ Селенгнискъ и порученъ коменданту кръпости Бухгольцу. На содержаніе мальчика было положено всего десять копеекъ въ день.

Анна Леопольдовна указомъ 31 января 1741 г. объявила объты постриженія, данные дочерьми Волынскаго, недъйствительными, вернула ихъ такъ же, какъ и Петра Волынскаго, и разрѣшила всѣмъ жить въ Москвѣ, въ домѣ ихъ дяди по матери, Александра Львовича Нарышкина. Петръ Волынскій умеръ очень молодымъ. Сестры же его занимали очень высокое положеніе въ обществѣ того времени. Анна Артемьевна вышла замужъ за Андрея Семеновича Гендрикова 1), двоюроднаго брата императрицы Елизаветы Петровны. Въ день коронаціи императрицы Гендриковы получили графство, а жена Андрея; Анна Артемьевна, пожалована кавалерственной дамой. Марія Артемьевна вышла замужъ за Пана Илларіоновича Воронцова, младшаго брата канцлера (который и для своихъ младшихъ братьевъ выхлопоталъ графскій титулъ); она была прабакой графа Илларіона Воронцова -Дашкова и княгини Паскевичъ.

Кубанецъ, продавши своего господина, получилъ свободу 9 іюня 1740 г., но до указа правительницы, освободившаго его и разръшившаго жить, гдъ пожелаетъ, онъ находился подъ строжайшимъ надзоромъ.

Несчастный графъ Платонъ Мусинъ - Пушкинъ послѣ урѣзанія языка былъ сосланъ въ Соловецкій монастырь 2).

Эйхлеръ сосланъ въ Жиганскъ, за тысячу верстъ отъ Тобольска. Регентша вернула его и разрѣшила жить въ помѣстьи его жены. Де-ла-Суда, сосланный на Камчатку, возвращенъ регентшей.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Младшая сестра Екатерины I была замужемъ за Симономъ Генрихомъ, финскимъ крестьяниномъ деревни Кохему, около Риги. Ихъ сыновья, Андрей и Иванъ, и дочери, Агафья, Марія и Марта, получили въ 1724 г. дворянство и фамилію Гендриковыхъ.

<sup>2)</sup> Тамъ онъ содержался въ Головлевской монастырской тюрьмь. Тюрьма эта была безъ печей и свъта. Въ сентябръ 1740 г. онъ уже харкалъ кровью.



Графъ Осторманъ на эпафотъ (29-го января 1742 г.).

Соймонову было пятьдесять восемь льть, когда надъ инмъ разразилась эта страшная катастрофа. Его сослади на каторжныя работы въ Охотскъ. Въ апрълъ 1741 г. правительница вернула его и разръшила жить въ имъніи его жены. Соймонову деревенская жизнь не улыбалась и онъ остался въ Сибири. Императрицей Елизаветой ему было разръшено жить тамъ, гдъ пожелаетъ; онъ поселился въ Иркутскъ. Семидесяти лътъ онъ совершилъ научное путешествіе по Сибири, снимая планы, измѣряя глубины рѣкъ, и т. д. Въ 1757 г., послѣ отставки сибирскаго губернатора Мятлева, Соймоновъ былъ назначенъ на этотъ постъ съ чиномъ тайнаго совътника. Въ теченіе шести лѣтъ онъ управлялъ, Сибирью съ свойственными ему умомъ и безкорыстіємъ. Несмотря на свой возрасть, онъ, былъ необычайно дъятеленъ. Вставалъ ежедневно въ четыре часа утра и работалъ весь день, кромъ объденныхъ часовъ и получасового дневного сна, до десяти вечера. Каждый годъ онъ объезжалъ свой край, делая по иесколько тысячъ верстъ. У сибиряковъ остались о немъ надолго добрыя воспоминанія.

Екатерина II призвала его въ Петербургъ и назначила сепаторомъ. Онъ умеръ въ 1780 году девяноста восьми лѣтъ  $^1$ ).

Анна Іоанновна слегла, чтобы больше не вставать, 5-го октября 1740 г.

Вопросъ о престолонаслѣдін былъ въ принципѣ рѣшенъ съ 1731 г. указомъ императрицы, утверждавшимъ престолъ за будущимъ сыномъ ея племянницы, Екатерины Іоанновны, которой тогда было всего тринадцать лѣтъ и о замужествѣ которой не могло быть и рѣчи.

Всѣ подданные должны были присягать этому наслѣднику, который еще не существовалъ.

<sup>1)</sup> Черезъ три мъсяца съ небольшимъ послъ казни Волынскаго умерла императрица Анна Іоанновна. Вслъдъ за ея смертью быстро слъдовали перемъны при дворъ. Въ ночь съ 7 на 8 ноября 1740 г. былъ низверженъ Минихомъ всесильный регентъ Россійской имперіи, курляндскій герцогъ Биронъ, 2 25-го ноября 1741 г. площади и улицы С. Петербурга оглащались восторженными криками: «Виватъ, виватъ, Императрица Елизавета», и вскоръ послъ того въ церквахъ старой и новой столицъ раздавались обвинительные акты въ формъ проповъдей противъ злокозненныхъ иноземцевъ: Бирона, Остермана, Миниха. Всему дълу заводчику— Остерману—пришлось, въ свою очередъ, испытатъ тяжелыя минуты: назначенный надъ нимъ судъ приговорилъ его къ смерти. Остерманъ былъ возведенъ на эшафотъ и голова его уже лежала на плахъ, когда курьеръ отъ императрицы привезъ ему помилованіе, замънявшее казнь ссилкой.

Въ 1740 г. у Анны Леопольдовны родился сынъ, нареченный при крещенін Иваномъ. Императрица выражала много радости по поводу его рожденія и лично слѣдила за его уходомъ. Русскіе подданные могли спросить себя: по какому праву этотъ маленькій нѣмецъ, Брауншвейгъ по отцу, Мекленбургъ по матери, связанный съ Романовыми только черезъ свою бабку, будетъ царствовать въ Россіи? Право назначить послѣ себя наслѣдника, присвоенное Анной Іоанновной, призванной на царство по волъ одного Голицына и четырехъ Долгоруковыхъ, было также весьма спорно. Но кто сталъ бы его оспаривать? Итакъ, Ивану Антоновичу суждено быть императоромъ! Кто же будетъ править вмъсто него? Когда Анна Іоанновна запемогла, ему было всего девять мъсяцевъ. Анна Іоанновна не позаботилась объ этомъ вопросъ раньше и теперь, казалось, не думала о немъ вовсе. Она боялась смерти и избъгала всего, что бы ей могло напомнить о страшной минутъ. При дворъ этимъ вопросомъ были, однако, очень озабочены. Легко можно представить себъ безпокойство, которое охватило окружавшихъ императрицу, когда состояніе ея внезапно ухудшилось. Ъздовой поскакалъ предупредить гофмаршала Рейнгольда Левенвольде отъ имени Бирона. Оба нѣмца спрашивали другъ друга: «Что дълать?» Не зная, какъ быть, они ръшили собрать немедленно засъданіе кабинета. Но Остерманъ по своему обыкновенію быль болень. Левенвольде поспѣшиль къ «оракулу» 1) и принесъ неутъшительныя для фаворита извъстія. По своему обыкновенію, вицеканцлеръ долго говорилъ, при чемъ трудно было понять, что онъ собственно хочетъ сказать, и пришелъ, наконецъ, къ слѣдующему: если Иванъ Антоновичъ долженъ царствовать, его матери надлежитъ быть правительницей и править совмъстно съ Совътомъ, въ которомъ Биронъ могъ бы принимать участіе.

Въ эту минуту въ Совътъ прибылъ кн. Черкасскій и съ нимъ новый кабинетъ-министръ, замѣнившій Волынскаго. Это былъ новый ставленникъ фаворита — Алексѣй Бестужевъ-Рюминъ. Фаворитъ успѣлъ побывать у императрицы, но дѣла это не подвинуло. Государыня, которой онъ предложилъ назначить Анну Леопольдовну наслѣдницей престола въ виду малолѣтства ея сына, не желая, чтобы племяница ея была даже правительницей, утверждая, что тогда въ Россію явится ея отецъ и перевернетъ все вверхъ) дномъ. Объ Антонѣ-Ульрихѣ не могло быть и рѣчи. Его она считала глупцомъ. Но регентъ былъ необходимъ.

<sup>1)</sup> Остерману.

Кого же выбрать?

Показалось необходимымъ еще разъ обратиться за совътомъ къ Остерману; на этотъ разъ отправился къ нему Черкасскій въ сопровожденіи Бестужева. По дорогъ они обмънялись замъчаніями о колебаніяхъ фаворита. Не значило ли это, что онъ втайнъ хотълъ, чтобы выборъ палъ на него? «Отчего же нътъ?» сказалъ Черкасскій — «Въ самомъ дълъ!» — отвътилъ Бестужевъ. Но Остерманъ пропустилъ все это мимо ушей.

Утвержденіе наслъдникомъ Ивана Антоновича уже состоялось, это было объявлено соотвътствующимъ указомъ, и императрица, повидимому, этого желаетъ. Слъдуетъ, значитъ, сдълать это ръшеніе офиціальнымъ при помощи документа, составленіе котораго вицеканцлеръ готовъ взять на себя. Вопросъ о регентствъ долженъ быть также ръшенъ волей императрицы. Подданные, и особенно подданные-нъмцы, не могутъ въ это вмъшиваться.

То, что послъдовало дальше, было не разъ разсказано въ разно-, ръчивыхъ версіяхъ. Вотъ одна изъ нихъ, которая кажется наиболъе правдоподобной.

Во дворцѣ Черкасскій и Бестужевъ застали Бирона и Левенвольде, не пришедшихъ еще ни къ какому заключенію. Съ ними былъ Минихъ Бестужевъ поспѣшилъ сообщить рѣшеніе, пришедшее ему и Черкасскому въ голову по дорогѣ къ Остерману; но имя Бирона точно обожгло ему губы, и онъ поспѣшилъ прибавить: «Очевидно во всякой другой странѣ показалось бы страннымъ, что мать и отецъ въ такомъ дѣлѣ обойдены. — «Очевидно», — повторилъ Биронъ и замолкъ. Но никто не осмѣливался заговорить. Увидя замѣшательство Бестужева и боясь быть скомпрометированнымъ, Черкасскій нагнулся къ уху Левенвольде, по всей вѣроятности, чтобы узнать его миѣніе.

Биронъ понялъ, что надо быть рѣшительнѣе съ такими трусами. — Что вы шепчете? Говорите громко!

Подъ взглядомъ, которымъ сопровождалось это замъчаніе, Черкасскій рѣшился. Регентство Бирона ему казалось желательнымъ во всѣхъ отношеніяхъ, необходимымъ даже. Минихъ не могъ не выразить согласія, и дѣло было рѣшено тремя нѣмцами и двумя русскими восточнаго происхожденія, располагавшими въ эту минуту судьбой государства, какъ своей собственностью, и говорившими на чужеземномъ языкѣ, единственномъ, которымъ владѣлъ будущій регентъ.

Они должны были собраться на слъдующій день, чтобы составить текстъ новаго манифеста, и признали пужнымъ пригласить въ это засъданіс еще пъсколькихъ лицъ. Бестужевъ привелъ Ушакова,

Трубецкого и Куракина. За ночь вст успъли поразмыслить и обсудить дѣло. Самъ Биронъ считалъ теперь необходимымъ подготовить императрицу къ мысли о своемъ регентствъ. Онъ чувствовалъ въ Минихъ тайнаго врага, который былъ тѣмъ опаснъе. «Оракулъ» продолжалъ молчать. Вопросъ о регентствъ не возобновлялся и составленъ былъ только текстъ указа, объявлявшаго Ивана Антоновича наслъдникомъ престола.

Документъ представили Аннѣ Іоанновнѣ. Опа его подписала пемедленно и просила всѣхъ оставить, задержавъ Бирона, но въ эту минуту случилось то, чего никто не ожидалъ. Минихъ, уходя изъ комнаты и взявшись уже за ручку двери, обернулся и сказалъ свонимъ привыкшимъ къ командѣ голосомъ:

«Ваше величество, мы всѣ пришли къ согласію и желаемъ, чтобы герцогъ Биронъ былъ правителемъ, мы васъ умоляемъ согласиться».

Одинъ изъ врачей императрицы, португалецъ Рибейра, только что увърялъ ее, что ей лучше и что она, въроятно, поправится. Ловкій тактикъ, Минихъ, придумалъ эту выходку, чтобы замаскировать свое скрытое неодобреніе и прислужиться къ фавориту, не ожидая отъ этого никакихъ послъдствій.

Императрица промолчала, но когда фельдмаршалъ вышелъ, она спросила:

«Что онъ сказалъ?»

«Я не слыхалъ!» отвъчалъ фаворитъ.

Онъ понялъ, что надобно подождать. Но онъ не терялъ времени. Въ тотъ же день одинъ изъ его конфидентовъ, бароиъ Менгденъ, поъхалъ къ Бестужеву «Мы всѣ погибнемъ, если Биронъ не будетъ регентомъ», утверждалъ Менгденъ; «вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не можетъ самъ просить объ этомъ». Бестужевъ всю ночь провелъ надъ составленіемъ соотвѣтствующаго указа и, такъ какъ на слѣдующій день діагнозъ Рибейры, повидимому, подтверждался, Остерманъ самъ прибылъ въ своемъ подвижномъ креслѣ, котораго не покидалъ, во дворецъ и горячо поддерживалъ этотъ проектъ. Но Анна Іоанновна не спѣшила его подписывать. Она положила бумагу къ себѣ подъ подушку и удалила вице-канцлера и его коллегъ, не сказавъ ни слова о своихъ намѣреніяхъ. Оставшись глазъ на глазъ съ Бирономъ, она спросила его:

«Тебѣ это нужно?»

Онъ молчалъ, и она ничего больше не прибавила. Прошло изсколько дней, императрица не возвращалась къ этому разговору. Подъдавленіемъ Бирона Бестужевъ составилъ челобитную, въ которой

Сенатъ и генералитетъ просили императрицу упрочить спокойствіс имперіи, назначивъ Бирона регентомъ. Стараніемъ Бестужева лица двухъ первыхъ классовъ были призваны небольшими группами и Минихъ подалъ имъ примъръ, первый подписавъ челобитную. Фаворитъ дълалъ видъ, что ничего не знаетъ.

«Чего хотять эти господа?» спрашиваль онъ.

Но и вторая бумага была положена императрицей подъ подушку, какъ и первая. Анна Іоанновна не думала о смерти. Когда племяница ея предложила ей совершить соборованіе, она недовольно замѣтила: «Не пугайте меня!» 1). Менгденъ напрасно пытался привлечь къ участію въ томъ, что онъ называлъ «всеобщимъ желаніемъ», принца Антона-Ульриха и его супругу. И тотъ и другой извинились тѣмъ, что никогда не вмѣшивались въ государственныя дѣла. Самыя необычайныя новости и соображенія циркулировали въ городѣ. Мардефельдъ сообщалъ своему государю, что регентство будетъ сосредоточено въ рукахъ двѣнадцати лицъ, по крайней мѣрѣ. Что фаворитъ не приметъ въ немъ участія и удалится въ Курляндію и что Россія, къ большому удовлетворенію ея сосѣдей, не будетъ больше имѣтъ возможности вмѣшиваться въ европейскія дѣла. Онъ предвидѣлъ уже новую Польшу на берегахъ Невы, и сынъ Фридриха-Вильгельма раздѣлялъ его радость 2).

Настало 16-го октября, — день, когда Рибейра и другіе врачи признали больную безнадежной. Она позвала Остермана, долго съ нимъ совъщалась, затъмъ позвала Бирона и показала ему подпись, которой онъ добивался. Одни увъряютъ, что она не скрыла отъ него, что, по ея миѣнію, подписала его гибель. Другіе утверждаютъ обратное — она будто бы сказала ему: «Не бойся!» Слова, которыми обмѣниваются съ глаза на глазъ, обыкновенно ускользаютъ отъ историка, и я не берусь утверждать непреложность и тѣхъ, которыя привелъ выше, по свидѣтельству самого фаворита <sup>3</sup>).

Можетъ быть, онъ не записалъ словъ «не бойся» потому, что не понималъ по-русски, но, можетъ быть, также и потому, что они вовсе не были сказаны.

Несмотря на то, что Анна Іоанновна передавала наслѣдіе Петра Великаго чужеземцамъ и окружала себя ими все время своего цар-

<sup>1)</sup> Мардефельдъ, 5-го поября 1740 г. Секр. Берл. Архив. Перепиской прусскаго агента и особенно руководился, составляя описаніе этихъ событій.

<sup>2)</sup> Мардефельдъ, 25-го октября; Фридрихъ II, 5-го ноября 1740 г. Тайный Берлинск. Архив.

<sup>3)</sup> Авгобіограф. зам'ятка І. Э. Бирона.

ствованія въ послѣднюю минуту своей жизни она доказала, что въ жилахъ ея текла русская кровь: она сумѣла лучше умереть, нежели жила. На слѣдующій день послѣ вышеописаннаго разговора съ Бирономъ, она призвала духовенство и просила читать отходную. Высокая фигура Миниха, присутствовавшаго между другими, привлекла ея вниманіе. Точно желая примирить съ будущимъ регентомъ этого опаснаго врага, она сказала ему свои послѣднія слова: «Прощай, фельдмаршалъ!» «Прощайте всѣ!» прибавила она и скончалась.



Московская Центральная Публичная обблиотека



## ГЛАВА І.

| Состояніе Россіи послів смерти Петра Великаго                |
|--------------------------------------------------------------|
| глава и.                                                     |
| Придворная жизнь при Петрѣ II 21                             |
| глава ин.                                                    |
| Вступленіе на престолъ Анны Іоанновны и верховники 43        |
| ГЛАВА ІV.                                                    |
| Ссылка Долгоруковыхъ. Записки княгини Н. Б. Долгоруковой. 61 |
| ГЛАВА V.                                                     |
| Долгоруковы въ Березовъ.—Ихъ гибель                          |
| ГЛАВА VI.                                                    |
| Императрица Анна Іоанновна и ея дворъ 91                     |
| ГЛАВА VII.                                                   |
| Состояніе Россіи при Биронъ                                  |
| ГЛАВА УШ.                                                    |
| Процессъ и казнь Волынскаго                                  |







